

DOMOCHU 6

topiūlaluž





## ЮРІЙ ГАЛИЧЪ

## ЗВЪРІАДА

ЗАПИСКИ ЧЕРКЕСОВА

Романъ

Эта книга напечатана вътпографія "ГРАМАТУ ДРАУГСЪ" Рига, Петроперковная площ. 25-27.

Всѣ права сохранены за авторомъ Alle Hechte vorbehalten. Copyright by author



Утро было, какъ утро, ясное и румяное, съ бодрою свъжестью, съ солнечными улыбками.

Къ вечеру опустились бледныя сумерки.

Хмурое, точно свинцовое, небо висъло тяжелымъ ковромъ. Въ раскрытое окно въяло цъпкою сыростью. Все стало сърымъ, непривлекательнымъ, сиротливымъ. И еще тоскливъе казались заболоченные луга, пожни, торфяники, пашни и нивы, березы и ельникъ, чухонскія мызы, тонувшія въ мглистомъ туманъ.

Пролетали верстовые столбы. Безконечною съткой, то опускаясь, то подымаясь, тянулись телеграфные провода. Поъздъ катился на съверъ, отбивая однообразно-утомительный ритмъ:

— Трахъ-тахъ-тахъ!.. Трахъ-тахъ-тахъ!..

Потомъ, сквозь пелену дымнаго марева, сверкнули таинственные огни. Они разростались все больше и вскоръ образовали огненный кругъ, надъ которымъ горъло причудливое сіяніе багроваго цвъта, незамътно переходившее въ темноту.

Громыхая на стрълкахъ, колеса замедлили бъгъ.

— Ту-туу! — запѣли сторожевые рожки. Замелькали огни семафоровъ. Низкія каменныя строенія поползли съ обѣихъ сторонъ. Тяжелый товаро-пассажирскій составъ втянулся подъ сводчатую галлерею варшавско-петербургскаго вокзала — и сердце затрепыхалось отъ непередаваемаго волненія...

Всю дорогу я быль почти совершенно спокоень.

Въ теченіе послѣднихъ сутокъ, по крайней мѣрѣ наружно, я ничѣмъ не выдавалъ своихъ чувствъ и даже подтрунивалъ надъ нѣкоторыми изъ моихъ одноклассниковъ, для которыхъ, такъ же какъ для меня, начиналась новая жигнь.

Но если бы сейчасъ кто-нибудь, какимъ-нибудь образомъ, заглянулъ подъ мою кургузую курточку изъ чернаго кадетскаго драпа, въ то мѣсто, гдѣ стучится мое маленькое сердчишко, что бы онъ обнаружилъ?

— Господи, куда дълось все мое мужество, хладнокровіе, стойкость?

Въ эту минуту почувствоваль я себя слабенькимъ, жалкимъ мальчонкомъ, поблѣднѣвшимъ отъ волненія и тревоги, нуждавшимся въ прочной опорѣ. Машинально, вслѣдъ за другими, я поднялся со скамьи, снялъ съ полки старый кожаный чемоданъ и машинально же, передвигая съ нѣкоторымъ усиліемъ ноги, протиснулся къ выходу.

— Неужели — конецъ?

Кажъ быстро, съ какой ужасающей скоростью пробъжали послъднія сутки!

Ахъ, если бы еще нѣсколько дней, хотя бы даже часовъ, провести на той же деревянной скамьѣ, въ обществѣ закадычныхъ друзей, съ ихъ мыслями, планами, думами, укрытыми подъ кадетской фуражкой!...

Но сорокъ человъкъ, въ черныхъ плащахъ въ накидку, вываливъ на перронъ, уже слъдуютъ въ парадный, ярко освъщенный залъ перваго класса.

Среди нихъ, преобладающее большинство, составляютъ — "павлоны", будущіе пѣхотные юнкера, простые, скромные, неискушенные жизнью здоровяки, съ кадетскихъ дней питающіе влеченіе къ ружейнымъ пріемамъ, шагистикѣ, строевой муштрѣ.

Это подлинные военные.

Вотъ — "первые ученики", математики, будущіе инженерные юнкера, солидные молодые люди въ очкахъ, равнодушные къ строевой дисциплинъ, занятые разръшеніемъ болъе высокихъ проблемъ. Вотъ, нажонецъ, наши "пай-мальчики", въ мѣру серьезные, въ мѣру отдающіе должное всѣмъ радостямъ жизни, уравновѣшанные сангвиники, будущіе молодцы-артиллеристы — михайловцы и константиновцы.

Всв они, безъ исключенія, если судить по озабоченнымъ и слегка растеряннымъ лицамъ, взволнованы не меньше меня. Всвхъ насъ, въ одинаковой степени, томятъ смутныя, неясныя, совершенно неопредвленныя ожиданія...

Впереди идетъ "Бобъ", онъ же — полковникъ Василій Алексѣевичъ Давыдовъ, гроза и гордость кадетскаго корпуса, волшебный стрѣлокъ, непревзойденный инструкторъ церемоніальнаго марша, знаменитый солистъ, выступающій, въ качествѣ баса-профундо, на кадетскихъ спектакляхъ съ дивертисментомъ. "Ночной смотръ" занимаетъ первое мѣсто въ его репертуарѣ:

"Въ двънадцать гасовъ по ногамъ Выходитъ трубагъ изъ могилы, И скагетъ онъ взадъ и впередъ, И громко трубитъ онъ тревогу..."

Этотъ молчаливый, суровый и требовательный до крайней степени человъкъ авляется сейчасъ нашимъ единственнымъ заступникомъ, покровителемъ, къмъ-то вродъ нъжнаго, ласковато, отзывчиваго отца. Всю дорогу онъ провелъ въ сосъднемъ ватонъ, встръчался съ нами только урывками и. тъмъ не менъе, близокъ намъ, какъ никто.

Въ залѣ перваго класса "Бобъ" останавливается, выстраиваетъ насъ въ одну шеренгу, окидываетъ строгимъ взглядомъ. Затѣмъ откашливается, отставляетъ въ сторону лѣвую ногу, а правую руку, съ какимъ-то бумажнымъ листомъ, вытягиваетъ передъ собой, на подобіе нотъ, точно въ самомъ дѣлѣ собирается рявкнуть свою знаменитую балладу:

"И съ съвера, съ юга летять, Съ востока и съ запада мгатся, На легкихъ воздушныхъ коняхъ, Одинъ за другимъ эскадроны..." Но вмѣсто нотъ, въ рукахъ у "Боба" алфавитный списокъ, который онъ оглашаетъ своимъ густымъ, медленнымъ басомъ. Нѣтъ-ли отбившихся или случайно отставшихъ, или, неровенъ часъ, сознательно увилънувшихъ въ пути?

И сразу у всъхъ сорока человъкъ просыпается бод-

рость.

Четко, увъренно звучатъ юные голоса. Перекличка закончена. Ни отбившихся, ни отставшихъ, ни тъмъ болье умышленно нарушившихъ долгъ — нътъ.

Все въ полномъ порядкъ...

А дальнъйшее протекаетъ съ такой быстротой, передъ которой даже путешествіе по жельзной дорогь кажется вычностью.

— Кавалерія! — командуетъ "Бобъ".

Онъ пробъгаетъ вторично списокъ и, по очереди, бросаетъ:

- Громовъ!..
- Дробышъ-Дробышевскій!..
- Черкесовъ!..

Мы выходимъ изъ общей шеренги и смыкаемся въ маленькую группу изъ трехъ человѣкъ. Сзади слышно шушуканье. Публика съ любопытствомъ смотритъ на насъ. Плотный буфетчикъ, съ коротко стриженной на татарскій ладъ головой, перекинулся черезъ стойку.

— Вотъ! — говоритъ "Бобъ", роясь въ портфелѣ и

— Вотъ! — говоритъ "Бобъ", роясь въ портфелѣ и передавая документы. — Явитесь сами!.. Это рукой подать!... Изъ-за васъ троихъ не будемъ задерживаться!.. А завтра я съ вами прощусь!... Съ Богомъ!

Мы козыряемь и поворачиваемся.

Съ вещами въ рукахъ, провожаемые взорами друзей и публики, направляемся къ выходу.

— Черкесовъ, прощай! — летитъ вдогонку. Кто мнъ кричитъ, я не могу разобрать.

Сердце сжимается.

Отъ безсонной ночи, волненія и тревоги я готовъ разрыдаться...

Мороситъ дождъ.

Тускло горятъ вокзальные фонари, и блъдный желтоватый свъть дрожить на мокромъ гранитъ.

Вереница пролетокъ и дрожекъ, съ поднятымъ верхомъ, поглощаетъ очередныхъ съдоковъ и уноситъ въ сырой хлипкій туманъ.

Громовъ нанимаетъ за цълковый карету, настоящія потребальныя дроги, запряженныя парой вороныхъ, тощихъ, понурыхъ, съ костистыми моклоками коней. Дробышъ-Дробышевскій пытается отпустить по этому поводу шутку, но шутка не встръчаетъ сочувствія.

Молча, согнувшись, лѣземъ по очереди въ карету. Черезъ минуту желѣзныя шины дребезжатъ по булыжнику мостовой...

Дождь усиливается, и хлещетъ, какъ изъ ведра.

Въ залитыя стекла глядятъ сърыя громады домовъ, черный каналъ, пустынныя, еле освъщаемыя ночными огнями, панели. На поворотъ, возлъ моста, мелькаетъ фигура городовото въ клеенчатой накидкъ, вотъ блеснули рельсы городской коңки, пробъжала вывъска чайной...

Мы сидимъ рядомъ, плотно прижавшись другь къ другу, молчаливые, безсловесные, точно преступники въ ожиданіи казни. Четверть часа тому назадъ мы еще находились среди друзей. Сейчасъ покипули ихъ навсегда. Мы чувствуемъ, какъ отореались отъ чего-то близкаго, родного и всецьло предоставлены теперъ собственнымъ силамъ.

 Елки-палки! — не выдерживаетъ и ругается Громовъ.

Дробышевскій молчить и пытливо всматривается въ окошко.

Я тоже молчу и пытаюсь подавить разростающееся, съ каждой минутой, волненіе.

Въ самомъ дълъ, наше положение не изъ очень веселыхъ.

Три кадета провинціальнаго корпуса попадають въ первый разъ въ императорскую столицу. Прямо съ вок-

зала, едва очнувшись отъ неожиданности, отъ разлуки съ друзьями, въ тяжеломъ рыдванѣ, подъ унылую дробь дождя, въ порядкѣ полной самостоятельности, мы совершаемъ свой первый этапъ.

Кажъ приметъ насъ Школа подъ свои кавалерійскіе своды?

Что ожидаетъ насъ въ теченіе ближайшихъ минутъ? Тысяча мыслей и предположеній, острыхъ, жуткихъ, сумбурныхъ, роятся въ головъ, переплетаются между собой, подымаютъ тревожное настроеніе до предъла...

Но вотъ и Новопетергофскій проспектъ.

Карета продолжаетъ тарахтъть по булыжнику. Въ лъвое, сплошь исхлестанное дождемъ окно виднъется мрачный пустырь, съ лужами посреди. Въ правомъ окнъ уже протянулась высокая металлическая ръшетка, съ съкирами и мечами, съ побъдными вънками изъ лавровъ и прочей боевой арматурой.

А сквозь поръдъвшую листву сквера выростаетъ сърое старинное зданіе, съ отнями во всъхъ трехъ этажахъ, съ длиннокрылымъ орломъ и смутно выдъляющейся подъ нимъ надписью на фронтонъ:

Николаевское Кавалерійское Угилище.

Ночной сторожъ вылъзаетъ изъ будки, кряхтя отмыкаетъ ключомъ ворота, и тяжелый рыдванъ плетется къ подъъзду.

- Стопъ! командуетъ Дробышевскій.
- Имью честь поздравить!
- Станція НКУ съ буфетомъ перваго и второго класса.

Громовъ ругается. Мнѣ положительно не до шутокъ. Нѣкоторымъ усиліемъ воли привожу себя въ порядокъ и вылѣзаю изъ колесницы.

Дождь прекратился, но сырость прохватываеть на-

Одинъ за другимъ, съ вещами въ рукахъ, подымаемся по ступенямъ подъвзда, толкаемъ тяжелую дверь и прохо-

димъ въ училищный вестибюль, въ которомъ сразу обдаетъ свѣтомъ, уютомъ, тепломъ.

Первое впечатлъніе достаточно благопріятное.

Низенькій потолокъ, убранныя портретами стѣны, ярко навощенный паркетъ — все это напоминало скорѣе частный пріютъ, образцовую богадѣльню, можетъ быть, даже дѣвичій пансіонъ.

Швейцаръ, не въ парадной ливрев, а въ ночномъ рабочемъ кафтанв, снимаетъ галунную шапку, степенно отвъшиваетъ поклояъ, поздравляетъ съ прибытіемъ. Потомъ, принявъ вещи, указываетъ кивкомъ на комнату дежурнаго офицера.

А надъ головой разносится топотъ, крики, звяканье шпоръ.

Точно, по меньшей мѣрѣ, пятьдесятъ паръ танцуютъ мазурку изъ "Жизни за Царя" или табунъ молодыхъ жеребятъ галопируетъ по паркету.

Двъ отлогія лъстницы, однимъ маршемъ, ведутъ наверхъ, въ нашу будущую обитель, о которой не имъемъ ни малъйшаго представленія. Съ затаеннымъ дыханіемъ стоимъ у входа въ дежурную и прислушиваемся къ несущимся сверху звукамъ.

— Господи, благослови!

Въ дежурной комнатъ, склонившись надъ стаканомъ чая, сидитъ пожилой ротмистръ, съ съдъющими драгунскими бакенбардами, въ мундиръ, при лядупкъ и шашкъ.

При нашемъ появленіи, онъ приподымается, убираетъ со стола бутылку, съ благодушнымъ видомъ выслушиваетъ наши рапорты, принимаетъ бумаги.

— Одну минуточку! — кидаетъ хриплымъ голосомъ ротмистръ.

Онъ погружается въ чтеніе документовъ. Потомъ, отхлебнувъ изъ стакана, величественнымъ жестомъ расправляетъ подусники и повторяетъ:

— Одну минуточку, господа!

Ротмистръ выходитъ изъ дежурной комнаты въ вестибюль, оглядывается, ловитъ кого-то, кричитъ:

— Юнкеръ Пушкинъ, пожалуйте-ка сюда!...

Дзыннь-дзыннь!..

Звонко лязгаютъ шпоры, и передъ нами, точно изъподъ земли, выростаетъ маленькое видъніе въ куцомъ кавалерійскомъ мундиръ, расшитомъ золочеными галунами на воротникъ, на погонахъ, на рукавахъ "стрълкой", въ синихъ кавалерійскихъ рейтузахъ, плотно обхватывающихъ мускулистыя ляжки и задъ, въ низенькихъ лакированныхъ ботикахъ.

Видъніе держить себя независимо, пятить толстыя

- губы, улыбается насмѣшливою улыбкой.
   Юнкеръ Пушкинъ! обращается къ нему "Одна Минуточка". Отведете звѣрей наверхъ!
- Слушаю, господинъ ротмистръ! чеканитъ Пушкинъ и, повернувшись круто налъво-кругомъ — дзынньдзыннь!, снова лязгаетъ шпорами, выходитъ изъ комнаты и ведеть за собой. Въ пути онъ пріостанавливается, съ любопытствомъ разглядываетъ наши погоны, алые съ бълыми кантиками.
- Полочане! хохочетъ Пушкинъ и покровительственно хлопаетъ меня по плечу. Гибкій, ловкій, подвижный, точно сработанный изъ резины, вихляя туго стянутымъ задомъ и шаркая шпорами по паркету, онъ взбирается съ нами наверхъ...

То, что мы увидали, было до того неожиданно, точно совершенно иной міръ развернулся передъ глазами.

Въ углахъ просторной площадки горъло нъсколько фонарей, и тяжелая люстра опускалась отъ потолка. Въ простънкъ, непосредственно передъ нашими взорами, виднълся портретъ императора, въ широкой золотой рамъ.

А по стънамъ жалось десятка четыре юношей, съ блъдными, тревожными, растерянными улыбками, въ скромныхъ кадетскихъ курткахъ, опоясанныхъ чернымъ ремнемъ, съ мъдною бляхой. Одни изъ нихъ были въ бълыхъ погонахъ, другіе въ синихъ и алыхъ, третьи въ черныхъ съ бълыми или желтыми кантами. Были тутъ кіевляне, полтавцы, орловцы и исковичи, кадеты столичныхъ корпусовъ, симбирцы, воронежцы, тифлисцы, нижегородцы.

Было нѣсколько лицеистовъ, правовѣдовъ и даже студентовъ.

Все это были "звѣри", такіе же точно, какъ мы, жалкіе "звѣри", съ угловатыми движеніями, съ неувѣренною походкой, дикіе, несчастные "звѣри", которыхъ ожидаетъ юнкерская шлифовка.

Жестокая муштра!

Свиръпый кавалерійскій цукъ!...

А по паркету площадки, въ раззолоченныхъ галунами мундирахъ, въ синихъ кавалерійскихъ рейтузахъ и низенькихъ сапогахъ, изъ лакированной, или изъ тонкой шагреневой кожи, щелкая шпорами, носились юнкера старшаго класса — наши "корнеты".

Одни изъ нихъ, обхвативъ другъ дружку, кружились въ вальсѣ или скакали, откалывая, въ самомъ дѣлѣ, нѣчто вродѣ мазурки, опускаясь на колѣно въ каждомъ углу и церемонно обводя "даму" вокругъ себя.

Другіе, съ важнымъ видомъ, прогуливались въ офицерскихъ фуражкахъ, подходили къ отдъльнымъ "звърямъ", задавали вопросы, съ крикомъ и хохотомъ поворачивали налъво-кругомъ:

- Молодой Экземплярскій, стоянка Ямбургскаго полка?
  - Ничего подобнаго!
  - Кру-гомъ!
  - Ать-два!.. Ногу выше!... Отчетливѣй!
  - Молодой Зарубаевь, что такое прогрессь?
  - Ничего подобнаго!
  - Кругомъ!
  - Пачку нарядовъ!
- Молодой графъ Паленъ, кто сидѣлъ на Гохкирхенской колокольнѣ?
  - Кругомъ!
  - --- Явитесь вахмистру!
  - Сугубые звъри!.. Вандалы!.. Сарматы!.. Скифы!
  - Трррепещи, молодежь!...

Суетились дежурные портупей-юнкера, при шашкахъ и кушакахъ, съ лихо надътыми на бокъ драгунками, съ алымъ донышкомъ и гвардейской звъздой. Сквозъ шумъ, гамъ, крики и смъхъ доносилосъ пънье и звуки гитары. Кто-то невидимый, дергая струны, заливался жиденькимъ баритономъ:

"А помнишь, какъ бывало, Ты пъсни мнъ пъвала, Въ заката тихій гасъ, Въ заката тихій гасъ?.."

Но все рѣшительно покрывало лязганье шпоръ, самыхъ разнообразныхъ фасоновъ, съ тяжелою жандармской музыкой, съ пѣжнымъ малиновымъ звономъ. Это было основною мелодіей, подобно звуку кавалерійской трубы:

— Тр-дамъ, тр-дамъ, тр-дамъ...

Въ первый разъ въ жизни звенитъ у самаго уха ея граціозный мотивъ, легкій и быстрый, разливающійся серебристымъ журчаніемъ, столь отличающійся отъ звука кадетскаго горна и барабана:

— Тр-дамъ, тр-дамъ, тр-дамъ...

Въ дверяхъ появляется сухая фитура эскадроннато вахмистра:

— Сми-и-рнаа!

И все мгновенно смолкаетъ...

Полуэскадроны, одинъ противъ другого, стоятъ неподвижно на "средней площадкъ". Впереди, вытянувшись въ струнку, круто выпятивъ грудь, стоятъ взводные портупей-юнкера, съ тремя желтыми лычками на алыхъ погонахъ, бравые, самоувъренные, щеголеватые.

За ними кое-какъ жмутся, въ переднихъ шеренгахъ, кадеты, лицеисты, студенты, въ длинныхъ брюкахъ, въ разнообразныхъ курткахъ и сюртукахъ.

Въ заднихъ шеренгахъ, прислонясь поясницей къ периламъ лъстницы, стоятъ веселые, улыбающеся "корнеты".

"Одна Минуточка" медленно подымается на площадку.

Снова гремитъ команда.

Эскадронный вахмистръ читаетъ приказъ, дълаетъ перекличку, командуетъ:

— На молитву!

Оглушительно звеня шпорами, эскадронъ поворачивается и маршируетъ по длинному коридору на ужинъ.

А потомъ — первая ночь на жесткомъ юнкерскомъ тюфякѣ, короткая безпросыпная ночь въ стѣнахъ "славной гвардейской школы"...

"И мгались мы куда-то, Откуда нътъ возврата, Куда дороги нътъ, Куда дороги нътъ!.."

## 4.

Эта ночь вводить насъ въ преддверіе нашей юнкерской жизни, весьма отличающейся отъ тѣхъ блѣдныхъ, тусклыхъ, однообразныхъ лѣтъ, которыя мы провели въ кадетскомъ монастырѣ...

"Плѣшакъ" — такъ зовутъ нашего эскадроннаго командира, полковника гвардіи, Николая Александровича Сухомлинова.

Это пожилой человъкъ, съ тучной фигурой, съ голой, какъ бильярдный шаръ, головой, съ закрученными кверху усами, съ коротко подстриженной клинушкомъ, на модный образецъ, рыжеватой бородкой. Онъ не говоритъ, а точно лаетъ визгливыми, хриплыми, срывающимися фразами, суетится, быстро воспламеняется и такъ же быстро отходитъ.

Подъ его наблюденіемъ, въ присутствіи училищныхъ офицеровъ, съ утра происходитъ медицинскій осмотръ, пригонка обмундированія, разбивка на взводы и смѣны. Въ лазаретѣ, стоя въ чемъ мать родила, мы подвергаемся взвѣшиванію, ощупыванію, выслушиванію дыханія. Въ гимнастическомъ залѣ облекаютъ насъ въ новую, кавалерійскую форму.

Горы казенной одежды лежать на столахъ.

Каптенармусъ Наръжный, бравый вахмистръ изъ полтавскихъ хохловъ, съ помощью подручныхъ, закройщиковъ, мастеровъ, пригоняетъ бушлаты, рейтузы, сърыя юнкерскія шинели, высокіе кавалерійскіе сапоги:

- Самый разъ!
- Здээтся що узковато! говорить каптенармусь Наръжный, окидывая зоркимь окомь фигуру.
  - Не хвасонисто, господинъ!
  - Шинэлку треба безпременно переменить!..

Одновременно выдается шашка, винтовка, боевой ремень, аммуниція. Во взводъ каждому указана его койка и столикъ. Въ классной комнатъ или, по школьному выраженію, въ "карониръ", занято мъсто на партъ.

Къ завтраку мы принимаемъ вполив юнкерскій видъ и отличаемся отъ "корпетовъ" развв только отсутствіемъ шпоръ. Шпоры будутъ выданы намъ впоследствіе, въ зависимости отъ успеховъ въ верховой вздв...

О, нѣтъ, не однѣ только шпоры обличаютъ "корнета"! Вся его внѣшность, начиная отъ ладно скроенной, ловкой, изящной флгурки, тщательно пригнанныхъ рейтузъи мундира, въ большинствѣ случаевъ не казенныхъ, а собственныхъ, изъ гладкаго ворсованнаго сукна, вплоть до особой, легкой кавалерійской походки "развальцемъ" и самодовольной улыбки на чистомъ, здоровомъ, выхоленномъ лицѣ, свидѣтельствуетъ, что это существо иного, болѣе высокаго, нежели мы, порядка.

Въ самомъ дълъ, прислушайтесь, какъ онъ говоритъ! Какъ небрежно роняетъ слова, какъ цъдитъ французскія фразы?

Какъ щеголяетъ спеціальными выраженіями и словечками, о которыхъ мы не имъемъ никакого понятія!

- Кентеръ!
- Брокъ!
- Стипль-чезъ!
- Ирландскій банкетъ въ адскомъ посыль!

"Кориетъ" — это совершенно особое существо, которому слъдуетъ подражать, которымъ можно невольно залюбоваться. Между нимъ и "сугубымъ звъремъ", если говорить откровенно — дистанція огромнъйшаго размъра...

Я попать, при разбивкв, вмвств съ Дробышъ-Дробышевскимъ, въ четвертый взводъ, или иначе въ "малину". Громовъ, по причинв крупнато роста, назначенъ въ первый взводъ, къ "верблюдамъ". Это не мвшаетъ намъ ежедневно встрвчаться.

— Ну, дѣтки, что вы скажете? — говоритъ Дробышевскій, уже видимо нѣсколько освоившійся съ своимъ положеніемъ:

— Трррепещи, молодежь?

Я улыбаюсь.

Громовъ хохочетъ.

Мы вспоминаемъ нашъ монастырь и должны придти къ заключенію, что обстановка въ училищъ чрезвычайно разнится отъ кадетской.

Никто изъ насъ не помянетъ корпусъ худымъ словомъ.

Съ нимъ связано много воспоминаній. Много зеленыхъ, беззаботныхъ, отроческихъ дней протекло въ его толстыхъ стѣнахъ, украшенныхъ, со времени великой Отечественной войны, знаменитой эмблемой — французской гранатой Сенъ-Сира.

И все же это была не настоящая жизнь, а какое-то съренькое существованіе, дълившееся между классами и церковными службами.

Тамъ мы были дътьми.

Здъсь смотрять на насъ, какъ на взрослыхъ.

Тамъ насъ опекали.

Здѣсь, во многихъ отношеніяхъ, мы предоставлены самимъ себѣ.

Здъсь несравненно больше свободы. Намъ разръшаютъ извъстныя вольности. Такъ, напримъръ, мы не обязаны больше стричь голову подъ машинку, а можемъ но-

сить, при желаніи, коротенькій ежикь и даже прическу съ проборомъ.

Куреніе табака не преслідуется и къ услугамъ курильщиковъ имъется даже спеціальное помъщеніе — "курилка".

Намъ разръщается держать на рукахъ деньги.

Наконецъ, у насъ естъ собственная прислуга.

Вспомнить только, что въ теченіе семи льть мы были обязаны сами чистить себъ сапоги, пуговицы, одежду!... Въ зимнее тусклое утро, разбуженный отъ сладкаго сна грохотомъ кадетскаго барабана, уже мчишься, бывало, уборную, чтобы вооружиться сапожною щеткой и до небеснаго глянца отполировать свою грубую казенную обувь.

А потомъ, ухвативъ гербовкой пуговицы мундира, плюешь на собственную ладонь и, при помощи растертаго въ порошокъ кирпича, придаещь пуговицамъ золотой блескъ.

А если, сохрани Боже, лопнетъ проръха на брюкахъ, тутъ приходится бъжать къ самому Іоськъ, работающему иглой и наперсткомъ въ углу спальной камеры, и терпъливо ожидать своей очереди, съ рискомъ опоздать къ утреннему осмотру и угодить подъ арестъ.

Теперь всв эти обязанности исполняють наши лакеи — Антонъ, Францъ, Тимофей Крутилинъ, Матвъй, съ длинными министерскими бакенбардами — по одному на группу въ пять-шесть человъкъ.

Все это преимущества, которыя приводять нась въ хорошее настроеніе.

Неизвъстно, впрочемъ, что еще ожидаетъ насъ впереди?...

"Бобъ" сдержалъ слово и завхалъ проститься.

Онъ вызвалъ насъ въ пріемную комнату, оглядълъ со всѣхъ сторонъ, подалъ каждому руку.
— Молодцы! — сказалъ "Бобъ", на прощанье крѣпко

- расцъловалъ и прибавилъ:
- Върьте въ Бога, служите честно царю, помните родной корпусъ!..
  - Милый "Бобъ"!

Съ его отъвздомъ оборвалось последнее звено...

"Средняя площадка"— центральный нервъ, сборный пунктъ и арена неизмѣннаго цука.

Здъсь можно наскочить на дежурнаго эстандарта, контролирующаго свъжесть перчатокъ или носового платка, и подвергнуться самому неожиданному экзамену:

- Молодой Черкесовъ, отличія лейбъ-Павлоградскаго полка?
  - Что такое банкетъ?
  - Кто сидълъ на Гохкирхенской колокольнъ?
  - Ничего подобнаго!
  - -- Кругомъ!!
  - Ать два... Ногу выше!.. Отчетливо!..
- Корнетъ строгь, но справедливъ!.. Шутить не любитъ!..

Здѣсь можно напороться на взводнаго вахмистра, по меожиданности или по разсѣянности не стать ему во фронтъ и получить три наряда не въ очередь:

- Зѣваетъ, молодежь!
- Вандалы... Сарматы... Скифы!..
- Молодой Черкесовъ, явитесь вахмистру!..

По этимъ причинамъ, средняя площадка не пользуется у насъ симпатіями и посъщается лишь въ случа крайней необходимости и на кратчайшій отръзокъ времени. Среднюю площадку рекомендуется посъщать лишь во всеоружій знаній, имъя объ руки вытянутыми по швамъ, а голову круго повернутою то въ одну, то въ другую сторону.

Между тъмъ, это небольшая, весьма уютная двусвътная зала, украшенная портретами императоровъ, въ натуральный ростъ, въ тугихъ гвардейскихъ мундирахъ, въ яркихъ кирасирскихъ доспъхахъ, въ бълыхъ лосинахъ, въ расшитыхъ шнурами доломанахъ гусарскихъ полковъ.

Двъ широкія лъстницы ведутъ въ нижній этажъ и такія же лъстницы устремляются наверхъ, въ помъщеніе казачьей сотни.

Прямо противъ площадки имъется дверь, съ зажженной лампадкой надъ нею, ведущая въ домовую цер-

ковь. По бокамъ прибиты мраморныя доски съ фамиліями юнкеровъ Школы, выправированными золочеными буквами, за "успъхи въ наукахъ".

Съ объихъ сторонъ площадки — входы въ полуэскадроны.

Каждый полуэскадронъ, въ свою очередъ, длиннымъ коридоромъ раздѣляется на два взвода — двѣ просторныя комнаты, съ рядами коекъ и проходами между ними.

Окна четвертаго взвода выходять на Новопетергофскій проспекть.

Впереди виденъ скверъ, за нимъ металлическая ограда, а дальше, по сосъдству съ Обводнымъ каналомъ, лежитъ небольшой плацъ для эскадронныхъ ученій.

Въ мокрые осенніе дни пейзажъ этотъ представляетъ довольно тоскливое зрѣлище...

Въ нижнемъ этажъ помъщается квартира начальника, пріемная и дежурная комнаты, гимнастическая зала съ цейгаузомъ и карцерами, наколецъ — "гербовая зала", съ висящими на отънахъ гербами кавалерійскихъ полковъ.

Эта послѣдияя пользуется нашимъ особымъ вниманіемъ. Здѣсь можно, въ короткій срокъ, ознакомиться съ біографісй любого полка, съ годомъ его рожденія, формой одежды, боевыми заслугами. Здѣсь же, въ примыкающемъ къ залѣ буфетѣ, можно за пятачокъ серебромъ получитъ стаканъ чая съ сдобною булочкой.

Но самымъ важнымъ является, пожалуй, то обстоятельство, что посъщение гербоваго зала благороднымъ корнетствомъ производится въ исключительныхъ случаяхъ. Это нашъ "домъ", въ которомъ мы чувствуемъ себя въ сравнительной безопасности, застрахованные отъ корнетскаго цука.

Здѣсь же, одновременно съ изученіемъ кавалерійскихъ гербовъ, имѣемъ возможность наполнять наши досуги самымъ разнообразнымъ содержаніемъ. Къ ичшимъ услугамъ — шахматы, шашки и домино, кромѣ того роялъ, піанино и другіе музыкальные инструменты.

Внизу же помъщается и столовая.

Что касается класснаго флигеля, послѣдній соединенъ съ главнымъ зданіемъ особою галлереей. Въ отдѣльной комнатѣ помѣщается "лермонтовскій музей". Затѣмъ, уже на дворѣ, разбросаны многочисленныя постройки — баня, конюшни, манежи, офицерскіе флигеля...

Помъщенія невелики, но уютны.

Вся Школа заключаеть не болье ста двадцати юнкеровь эскадрона и такого же количества казаковь сотни. Въ этомъ отношении, мы значительно уступаемъ любому военному училищу, съ его большимъ личнымъ составомъ.

Кормятъ насъ недурно, четыре раза въ день.

Мы не голодаемъ, какъ это случалось порою въ кацетскомъ корпусъ. Кромъ того, какъ указано выше, къ нашимъ услугамъ имъется эскадронный буфетъ, въ которомъ можно пріобръсти закуску и бутерброды въ любомъ количествъ. Украдкой, можно послать служителя за пивомъ и даже за водкой...

Науки преподаютъ намъ профессора и лучшіе столичные лекторы.

Въ качествъ руководителей и инструкторовъ состоятъ образцовые кавалерійскіе офицеры.

Занятія продолжаются въ теченіе всего дня.

Съ утра до завтрака сидимъ въ классныхъ "капонирахъ". Послъ завтрака начинаются строевыя занятія — верховая взда, волтижировка, съдловка, рубка, ковка, гимнастика, пъще-по-конному. Послъ объда идетъ подготовка къ лекціямъ и репетиціямъ.

И, наконецъ, круглый день занятъ муштровкой и цу-

- Молодой Бълогорскій, что такое брокдаунъ?
- Молодой Молоствовъ, что такое механика?
- Сугубый Шмидтъ, что вы знаете о безомертіи души рябчика?
  - Ничего подобнаго!
  - Кру-гомъ!.. Отчетливо!
  - Присята не за горами!

— Трррепещи, молодежь!..

Мы обязаны усвоить все то, что считается "традиціей" Школы. Другими словами, должны лихо отдавать честь и становиться во фронть, быть одьтымь съ иголочки, знать боевыя отличія, формы, стоянки, всв особенности кавалерійскихъ полковъ.

Мы обязаны безпрекословно подчиняться всему ритуалу "славной гвардейской Школы", начиная отъ изученія лермонтовской "Звѣріады", кончая забавными шалостями, проказами, эскападами.

Оскорбляетъ-ли это меня?

Пока, нисколько!

Я подчиняюсь всему безъ малъйштаго возраженія.

Я не нахожу въ этомъ ничего унизительнаго для моего самолюбія. Больше того, за комической на нервый взглядъ внъшностью, угадываю кое въ чемъ факты воспитательнаго значенія.

Это "традиція", которую я вполнъ одобряю и которую такъ же бережно постараюсь сохранить для другихъ...

6.

Сегодня, въ первый разъ, я назначенъ дневальнымъ по взводу.

Я надъвак шашку и безкозырку и, въ теченіе сутокъ, являюсь въ нъкоторомъ родъ отвътственнымъ должностнымъ лицомъ.

Мои обязанности не очень сложны. Я долженъ слъдить за чистотой въ помъщении, наблюдать, чтобы не курили во взводь, чтобы юнкера не валялись по койкамъ, чтобы ихъ вещи содержались въ порядкъ.

О всемъ замѣченномъ обязанъ тотчасъ докладывать дежурному по полуэскадрону портупей-юнкеру.

Само собой разумъется, все это относится лишь къ юнкерамъ младшаго класса, ибо для "корнетовъ" законъ не писанъ.

Уже недъля, какъ я нахожусь въ Школъ.

Между тѣмъ, кажется, будто пробѣжалъ всего одинъ день. Время летитъ съ поразительной быстротой. Впечатлѣній такъ много, что не успѣваешь въ нихъ разобраться...

Сегодня — суббота.

Юнкера старшаго класса, по окончаніи строєвых занятій, отправляются въ городъ. Одинъ за другимъ, въ новыхъ мундирахъ, въ длинныхъ шинеляхъ съ кавалерійскимъ разрѣзомъ и косыми обшлагами на рукавахъ, въ бѣлоснѣжныхъ перчаткахъ и портупеяхъ, въ драгункахъ, украшенныхъ андреевской звѣздой, гремя шашками и шпорами, покидаютъ училище.

Я наблюдаю изъ окна взвода, какъ выходятъ они изъ воротъ, то въ одиночку, то вдвоемъ усаживаются на лихачей и скрываются за угломъ.

И я завидую этимъ счастливымъ людямъ. Молодежи, вплоть до присяги, отпускъ не разръщенъ...

Моимъ смѣннымъ юфицеромъ состоитъ поручикъ Борисъ Александровичъ Гиппіусъ, офицеръ лейбъ-гвардіи Конногренадерскаго полка. Онъ совсѣмъ юнъ, лѣтъ двадцати пяти, не больше, и своимъ нѣжнымъ, безусымъ, дѣвичьимъ лицомъ напоминаетъ бѣлокураго херувима.

Между тѣмъ, Борисъ Александровичъ считается весьма опытнымъ строевымъ офицеромъ и сидитъ на конѣ, какъ "маленькій богъ".

Онъ чрезвычайно деликатенъ и милъ. Мы не слышимъ отъ него ни одного грубато слова или какой либо рѣзкости. Когда онъ дѣлаетъ замѣчаніе, его хорошенькое лицо покрывается легкимъ румянцемъ. Онъ такъ моложавъ, что способенъ сойти за юнкера, и офицерскіе погоны на его плечахъ, съ тремя звѣздочками, кажутся какимъ-то страннымъ недоразумѣніемъ...

Въ нашей смѣнѣ шестнадцать человѣкъ. Всѣ мы быстро соштись. Всѣ мы — бывшіе кадеты,

хотя и различныхъ корпусовъ, но общаго военнаго воепитанія, взглядовъ и вкусовъ.

Только одинъ изъ насъ статскій — студентъ духовной академіи Экземплярскій, сынъ почтеннаго кіевскаго архіерея. Онъ держится отъ смѣны особнякомъ, ненавидитъ училищныя традиціи и, по слухамъ, уже собирается покинутъ Школу.

Что касается остальныхъ, всъ станутъ въ будущемъ, безъ сомнънія, бравыми кавалерійскими юнкерами.

Вотъ, напримъръ, князь Леонидъ Елецкій.

Онъ происходитъ изъ древнято рода, коренной рюриковичъ по крови, а по натурѣ очень милый, скромный, старательный юноша. Онъ идетъ первымъ по всѣмъ наукамъ, но нѣсколько слабоватъ въ верховой ѣздѣ. Мало-по-малу, онъ, конечно, выправитъ свой недостатокъ.

Вотъ мой землякъ — славный полтавецъ Валентинъ Синегубъ... Круглый, какъ шарикъ, петербуржецъ Саша Бабкинъ... Тощій, какъ штыкъ, прожорливый одесситъ — долгоносый Ротуля...

Вотъ общій любимецъ смѣны, балагуръ, затѣйникъ и лодырь — Герасимъ Андреевъ, съ небольшою фигуркой, съ огромными черными пушистыми усами, которымъ позавидовалъ бы любой гусарскій ротмистръ...

Я долженъ еще отмътить веселаго хорошенькаго князя Вову Андроникова и серьезнаго не по возрасту Невъровскаго — правнука героя Отечественной войны... И слегка ехиднаго, плутоватаго Лутовинова, и благодушнаго, отличающагося музыкальными способностями, Гессъ де Кальве... И красиваго блондина Скалона, иначе — "Кута", и краснорожаго пьяницу Зарубаева, и маленькато Ронжина, и длинноногаго витебскаго помъщика, милато, компанейскато, настоящаго "душу-парня" — Мишу Плена и, наконецъ, моего однокашника, неунывающаго молодца Дробышъ-Дробышевскаго...

Въ результатъ, я перечислилъ, кажется, всъхъ. Со всъми придется тъсно сеязать свои дни...

Моя койка стоитъ крайнею у прохода, за которымъ расположены койки старшаго класса. Проходь этотъ носитъ названіе "корнетскаго" и, по этой причинѣ, является для насъ "табу" — намъ запрещено по нему проходить. Мнѣ приходится обходить свою койку и дѣлатъ значительный крюкъ, прежде чѣмъ выйти изъ взвода.

Въ головахъ, надъ кроватью, стоитъ желѣзная планка съ зеленой дощечкой, на которой бѣлой эмалевой краской написана моя фамилія. Тутъ же, на отдѣльномъ крюкѣ, виситъ полотенце, шашка и амуниція. Винтовка помѣщается въ пирамидѣ, подъ ключомъ взводнаго вахмистра.

Сбоку стоитъ небольшой столикъ съ вещами, туалетными принадлежностями, стеариновой свъчкой. Въ ногахъ стоитъ табуретка, на которую, при отходъ ко сну, складывается бълье и одежда.

Даже такая пустяковая вещь, какъ умѣнье сложить въ порядкѣ бѣлье, дается не сразу. По традиціи Школы, бѣлье — дневная сорочка, кальсоны, носки — должно быть сложено точнымъ квадратомъ.

Первое время это доставляло намъ крупныя непріятности. Однако, мы быстро усвоили это искусство и теперь уже просто на глазъ, не прибътая къ помощи циркуля и линейки, придаемъ бълью требуемую геометрическую фигуру.

Сохрани Богь пренебречь этимъ правиломъ!

Бѣлье, въ теченіе ночи, будеть скинуто на поль, а ослушникъ подвергнется суровому наказанію — постановкѣ "подъ-шашку", по приказанію взводнаго вахмистра...

7.

Хлипкими слезами плачетъ петербургскій сентябрь. Небо задернуто савансмъ.

Пожелтъвние листья кружатся въ воздухъ и золотыми червонцами устилаютъ дорожки сквера.

Еще не поздно, а на улицахъ уже кос-гдъ вспыхнули

фонари. Глухо доносятся шумы столицы, тарахтънье извозчиковъ, свистки паровозовъ, фабричные гулы...

Мой міръ заключается пока въ четырехъ стѣнахъ училища. Иногда, впрочемъ, я выхожу на прогулку въ нашъ маленъкій садикъ и, сквозъ рѣшетку, созерцаю внѣшнюю жизнь. Она не представляетъ особаго интереса. Школа расположена на окраинъ города, въ весьма неприглядной части столицы, по сосъдству съ Балтійскимъ вокзаломъ.

День протекаетъ строго по расписанію, отъ классныхъ занятій къ строевымъ упражненіямъ, отъ парты къ сѣдлу, съ небольшимъ промежуткомъ на завтракъ и на обѣдъ...

Мърнымъ шагомъ, въ шинеляхъ въ накидку, смъна направляется въ манежъ. Онъ расположенъ въ углу училищнаго двора, рядомъ съ конюшнями.

У входа въ манежъ стоитъ школьный берейторъ, старый уланскій вахмистръ Бѣлявскій, въ коротенькомъ полушубкѣ, отороченномъ чернымъ барашкомъ. Бѣлявскій покручиваетъ усы, щелкаетъ хлыстомъ по кожанымъ леямъ, отдаетъ прикаванія унтерамъ и "штатскимъ изъ манежа", обслуживающимъ конскій составъ.

— Куда прешь, свынячая морда... У, стерва... Холера... Чередниченко, вертай коней у тую манэжъ! — гремитъ Бъляскій и загибаетъ кръпкое слово по адресу въстовыхъ, этихъ несчастныхъ людишекъ, въчно голодныхъ, забитыхъ, въ какихъ-то рваныхъ отрепьяхъ, настоящихъ выходцевъ изъ ночлежекъ, по непонятнымъ соображеніямъ взятыхъ, по вольному найму, для ухода за лошадьми.

"Штатскіе шзъ манежа"!

Это названіе прочно закрѣпилось за ними...

Въ предманежникъ, окутанные облакомъ пара, съ влажной отъ пота, сбившейся, мохнатою шерстью, вываживаются вереницы коней.

Очередная смѣна уже выстроена въ манежѣ.

— По конямъ! — раздается команда поручика Гиппіуса. Мы бросаемся къ лошадямъ, разбираемъ поводья и стоимъ, въ ожиданіи новой команды.

- Са-ди-и-сь! протяжно командуетъ поручикъ.
- Смъна взбирается на лошадей и усаживается въ съдпъ.
- Справа по одному, на дев лошади дистанціи, шагомъ...

## -— Ma-a-ршъ!

Верховая взда является нацимъ главнымъ занятіемъ.

Это, въ некоторомъ роде, священнодействие, которое мы отправляемъ ежедневно, въ течение полутора часовъ.

Верховая взда — это высшее достижение, по которому судять о нашихь общихь успъхахь. Хорошій вздокь становится на виду у начальства. Ему сходять съ рукъ проказы и шалости. Хорошій іздокь завоевываеть симпатіи самыхъ строгихъ "корнетовъ".

Большинство изъ насъ уже знакомо съ этимъ искусствомъ.

Тъмъ не менъе, согласно устава верховой ъзды, мы проходимъ всю начальную азбуку, начиная отъ разборки поводьевь и посадки въ съдлъ. Въ течение нъсколькихъ дней насъ заставляютъ продълывать самыя легкія упражненія движение смъной, вольты и полувольты, перемъну направленія.

Потомъ у насъ отнимаютъ стремена и, вплотъ до самаго Рождества, мы будемъ трястись въ седле, удерживаясь на немъ съдалищной частью и шлюзомъ. Это не такъ легко, въ особенности на англійской или "облегченной" рыси, которая порой становится невыносимой и растираетъ тъло до крови.

Но зато мы прочно "усаживаемся" въ съдло и пріобрътаемъ необходимый балансъ...

Верховая ізда протекаеть въ полной тишинь и спокойствіи.

Слышится только отчетливая команда поручика, звяканье трензелей, мягкое пофыркивание коней.

— Разъ—разъ—разъ... Въ центральной ложъ сидитъ командиръ эскадрона. Онъ следить за нашей ездой, за нашей посадкой и управленіемъ и, время отъ времени, визгливымъ голосомъ, бросаетъ сердитыя замѣчапія:

- Юнкеръ Бабкинъ, кольно назадъ!
- Невъровскій!
- Рогуля, дистанцію!

Я сижу на "Египтянкъ", кровной рыженькой кобылицъ, которая, какъ вътерокъ, несетъ меня въ хвостъ смъны. Она очень капризна, нервна, кидается въ сторону отъ малъйшаго прикосновенія шенкелей.

Я долженъ быть на чеку, чтобы не свалиться отъ неожиданнаго прыжка и не закопать "рѣпы".

Въ этомъ, конечно, нътъ ничего позорнаго.

Но мить бы не хоттось подать примтръ...

8.

Классные "капониры" начинаются тотчась, послѣ чая. Тусклое утро наполняетъ аудиторію скуднымъ зеленоватымъ свѣтомъ.

Склонившись надъ партами, сидятъ юнкера.

На кафедрѣ, одинъ за другимъ, смѣняются профессора, статскіе и военные, французы и нѣмцы, преподаватели химіи и механики, лекторы военныхъ наукъ — тактики, артиллеріи, топографіи, иппологіи, фортификаціи.

Химія и механика считаются "сугубыми" науками.

Артиллерійскій академикъ, чернобородый капитанъ Козловскій, и заслуженный профессоръ университета, дъйствительный статскій совътникъ Фицтумъ фонъ Экстедтъ, каждый по очереди, пытаются внъдрить въ наше сознаніе всю значительность этой премудрости.

Но сложныя химическія формулы и значеніе функціи не надолго удерживаются въ нашихъ легкомысленныхъ головахъ. Къ объимъ наукамъ мы относимся съ оскорбительною небрежностью.

Прикасаться къ "сугубымъ" учебникамъ голыми руками считается преступленіемъ. Мы изучаемъ ихъ въ перчаткахъ изъ бълой зампиевой кожи. Такова традиція Школы.

Получившій по химіи или механикѣ единицу, переходитъ, въ теченіе одлого дня, на "корнетское положеніе", другими словами, освобождается отъ всѣхъ запретовъ, налагаемыхъ на "звѣрей". Такимъ образомъ, онъ можетъ свободно разгуливатъ по "корнетскимъ" проходамъ и лѣстницамъ держать руки въ карманахъ, валяться на койкѣ.

Получившій, по какой-либо случайности, полный баллъ — по окончанім репетиціи становится въ своемъ взводъ "подъ-шашку".

Это тоже традиція...

Мы слушаемъ лекий по русской словесности старика Мохначова, передающаго, съ удивительнымъ нафссомъ, страданія карамзиновской Лизы.

— Бѣд-дная Ли-за!

Старикъ увлекается, нервно оглаживаетъ свои съденькія жидкія бакенбарды, а толосъ его, въ отдёльныхъ мъстахъ, переходитъ въ рыданія. Тогда класоъ тянется за платками и, по командъ, начинаетъ сморкаться.

Другой профессоръ, подслъповатый Бакшеевъ, читаетъ Законовъдъніе. По преданію, онъ числится лекторомъ Школы съ шестидесятыхъ годовъ. На репетиціяхъ у него происходятъ крайне забавныя сцены.

Когда появляется батюнка, прозванный нами въ шутку "корнетомъ" Жилинымъ, настроеніе еще болье повышается. Теперь можно заниматься чымъ угодно — строчить шисьма, читать французскія говысти и романы, перекидываться въ картишки, при жетаніи даже спать. Школьный батюшка отличается необыкновенной кротостью и смиреніемъ...

Только къ военнымъ наукамъ мы относимся съ интересомъ и уваженіемъ. Въ особенности увлекаетъ насъ Тактика, въ талантливомъ изложеніи генеральнаго штаба капитана Морица.

Онъ входитъ въ клессъ, здоровается, въ теченіе десяти минутъ протираетъ стекла пенсиэ, послѣ чего, заложивъ

руки въ карманы рейтузъ, въ теченіе другихъ десяти минутъ совершаетъ прогулку. Затъмъ, поитравъ аксельбантомъ, взбирается на кафедру и приступаетъ къ чтенію лекціи.

— Въ бытностъ мою командиромъ шестого эскадрона лейбъ-гвардіи Конногренадерскаго полка...

Этими словами начинается каждая лекція.

Круглое, сытое, лоснящееся лицо капитана Алексанфра Арнольдовича сіяетъ отъ удовольствія. Онъ подробно разбираетъ кавалерійскіе строи и тутъ-же, на доскѣ, графически, дѣлаетъ имъ опѣнку. ставя "плюсы" и "минусы", въ зависимости отъ удобства примѣненія къ мѣстности и потерь отъ огня.

Капитанъ Александръ Арнольдовичъ, въ отличіе отъ знаменитаго саксонскаго полксводца, извъстенъ у насъ подъ именемъ Морица-Кавелахтскаго.

Александръ Арнольдовичъ пользуется широкою популярностью.

Его требованія не отличаются строгостью. Онъ мягокъ и благодущень, питаетъ пристрастіе къ выправкѣ, красивой фигурѣ, щеголеватости и, за появленіе передъ кафедрой въ изящно сшитыхъ рейтувахъ и въ лакированныхъ сапогахъ, склоненъ прибавить лишній баллъ за "отчетливость".

Администрацію читаетъ полковникъ Даровскій, педантичный и нѣск элько сухова гый профессоръ, утомляющій насъ интендантскими мелочами и укладкой пѣхотнаго вещевого мѣшка.

Иппологію преподаетъ краснощекій порнографъанекдотистъ, магистръ ветсринарныхъ наукъ Соколовъ. Съ Гопографіей знакомитъ лкольный библіотекарь, полковникъ Трамбицкій, иначе "Тромбонъ" — веселый беззастънчивый лгунъ, не лазящій за словомъ въ карманъ и, по собственному признанію, "ситуирующій на полевомъ галопъ".

Фортификацію преподаетъ извъстный инженеръ-академикъ Несторъ Буйницкій, меланхолическій капитанъ Коллонтай и старый сердитый, брызгающійся слюной, полковникъ Шейманъ.

Последній часто является мишенью комических выхолокъ.

Въ разгаръ лекціи о "полигональномъ фронтъ, вынесенномъ за гласисъ", беззвучно открывается дверь и чъято таинственная нога начинаетъ звенътъ шпорой. Шейманъ взрывается, точно фугасъ, подлетаетъ къ дверямъ и мчится по коридору за ускользающимъ преступникомъ.

Аудиторія грохочеть оть хохота.

Курсъ Артиллеріи читаєть генераль Христичь, глухой, нервный, раздражительный, склонный къ язвительнымъ выпадамъ старикъ, обезсмертившій себя знаменитою фразой:

"Порохъ сгораетъ быстро, но не мгновенно".

Военную Исторію преподаетъ Николай Алексвевичъ Епанчинъ. Наконецъ, въ блестящемъ изложеніи генеральнаго штаба полковника Владимира Александровича Дедюлина, знакомимся съ нашимъ любимымъ предметомъ — Исторіей Конницы.

Й грезимъ о конныхъ атакахъ, о подвигахъ, о славъ...

9.

Пушкинъ является первымъ "корнетомъ", съ которымъ я познакомился въ день прибытія въ Школу и, вфроятно, по этой причинъ, онъ оказываетъ мнъ покровительство.

Кромъ того, онъ мой сосъдъ по койкъ, что въ свою очередь содъйствуетъ нъкоторому сближению.

Вотъ онъ лежитъ сейчасъ передо мною, разстегнувъ воротникъ мундира, задравъ къ потолку мускулистыя ноги, плотно обтянутыя синимъ сукномъ. Въ его рукахъ старая, разбитая гитара. Перебирая струны, позванивая въ

тактъ шпорами, онъ поетъ свой любимый романсъ. Этотъ романсъ я слышну изъ его устъ не менъе десяти разъ въ день:

"Голубка моя, Умгимся въ края, Гдъ все, какъ и мы, совершенство..."

Я гляжу на него, и мит невольно приходить въ голову его дѣдъ, великій русскій поэтъ, Александръ Сергѣевичъ. Фамильное сходство выражено во всемъ, до мелочей. Тѣ же русыя, слегка выощіяся кудри, тотъ же характерный оваль смуглаго выразительнаго лица, толстыя африканскія губы, насмѣшливые сѣро-голубые глаза:

"И будемз мы тамз Дълить пополамз И мирз, и любовь, и бла-же-ен-ство..."

Сергъй Александровичъ заканчиваетъ романсь и сладко потягивается на койкъ. Замътивъ мою улыбку, швыряетъ гитару и, принявъ строгое выражение, кричитъ:

- Молодой Черкесовь!
- Видъ веселый, но безъ улыбокъ!
- Трррепещи, молодежь!

Я тотчасъ перестаю улыбаться и Пушкинъ хохочеть... Сергъй Александровичъ Пушкинъ не имъетъ къ наукамъ ни способностей, ни влеченія.

Но зато — превосходный ѣздокъ.

Я иначе его не представляю, какъ только въ манежѣ, берущимъ головоломныя препятствія, или же въ дортуарѣ второго, "Лермонтовскаго" взвода, сидящимъ верхомъ на деревянной кобылѣ и предлагающимъ на пари — à discretion, выдернуть изъ-подъ его плотно прижатой ляжки носовой платокъ.

Это удается не всякому, даже обладающему значительной физической силой, взводному капралу перваго взвода, великому князю Борису.

Ибо шлюзъ у Пушкина весьма развитъ.

Пушкинъ прекрасный товарищъ и пользуется общей любовью. Особыя симпатіи питаетъ къ нему вахмистръ Бълявскій:

— Господинъ Пушкинъ мае добрые шенкеля!... Господинъ Пушкинъ буде большой енералъ!... Чи "Хвортуна", чи "Эхваторъ" — для господина Пушкина усе единственно! — съ достоинствомъ произноситъ Бълявскій, покручивая усы и щелкая хлыстомъ по кожанымъ леямъ...

Пушкинъ въчно разгуливаетъ по эскадрону въ кавалергардской фуражкъ. Въ этотъ полкъ онъ разсчитываетъ выйти по окончани Школы:

"Бренгатг кавалергарда шпоры!..."

Впрочемъ, онъ едва-ли подозрѣваетъ кому принадлежатъ эти знаменитыя строфы. Пушкинъ не увлекается поэзіей, даже произведеніями своего дѣда. Въ наукахъ же совершенно слабъ. Даже въ языкахъ, за исключеніемъ развѣ французскаго, спотыкается и хромаетъ на всѣ четыре копыта.

Вообще, науку онъ игнорируетъ и отношение къ ней опредъляетъ краткой юнкерской формулой:

"Никаких вязыков — кромъ копгеныхв! Никаких втълг — кромъ женскихв! Никаких карт — кромъ игральныхв! Никаких исторій — кромъ скандальныхв!"

На вечернихъ перекличкахъ онъ стоитъ всегда въ задней шеренгѣ, небрежно прислонясь поясницей къ периламъ "корнетской" лѣстницы. Когда эскадронный вахмистръ выкликаетъ, по списку, его фамилію:

— Пушкинъ?

Онъ отвъчаетъ забавнымъ фальцетомъ, по козлиному: — Э!

Пушкинъ весьма добросовъстно поддерживаетъ тра-

диціи Школьг и по отношенію къ молодежи — "строгь, но справедливъ".

Онъ безжалостно поворачиваетъ насъ двадцать разъ налѣво-кругомъ, контролируетъ свѣжесть перчатокъ, портупеи, носового платка. Спрашиваетъ про отличія кавалерійскихъ полковъ — серебряныя трубы, литавры, георгіевскія петлицы, ленты и кресты на полковыхъ штандартахъ:

- Молодой Черкесовъ, что на вальтрапѣ Кавалер-
  - Правильно, молодой!
  - Кру-гомъ!... Отчетливо!... Ногу выше!
- Доложите капралу, что корнетъ Пушкинъ вами доволенъ!

Кромѣ того, онъ спращиваетъ про "безсмертіе души рябчика" и требуетъ безукоризненнато знанія "Звѣріады", кажется единственнаго стихотворенія, которое, съ грѣхомъ пополамъ, знаетъ самъ наизусть.

Впрочемъ, онъ знаетъ еще нъсколько шансонетокъ.

И вотъ, какъ сейчасъ, лежитъ снова на койкѣ, рветъ струны гитары и распѣваетъ:

"Брюнетка жена, мужъ брюнеть, Къ нимъ вхожъ бълокурый кор-не-етъ..."

#### 10.

Съ другимъ сосъдомъ по койкъ, съ Дробышъ-Дробышевскимъ, меня связываетъ старая кадетская дружба.

Онъ да еще Громовъ — для меня ближе всъхъ.

Семь безконечных лѣтъ провели мы въ одномъ классѣ, подъ одной кровлей, въ обстановкѣ родного корпуса, соединенные тысячью самыхъ разнообразныхъ воспоминаній. Дѣтскія игры, проказы, горькій корень науки и ея сладкіе плоды, дортуары и классы, конференцъ-зала и кадетскій, обсаженный тополями бульваръ — все у насъ общее, не-

истребимое, навъки запечатлънное въ нашемъ сознаніи, спаявшее насъ прочною дружеской цъпью.

Дробышевскій старше меня на полгода.

На его верхней губъ уже хорошо видны небольшіе рыжеватые усики. Онъ тщательно слъдить за ними и ежедневно смазываеть какою-то особой помадой. Вообще, уходу за своею наружностью онъ удъляеть много вниманія.

Дробышевскій сынъ зажиточнаго кіевскаго пом'вщика, получаеть отъ отца крупныя деньги, любить кутнуть, отдать должную дань "эстетическимъ", какъ онъ выражается, развлеченіямъ, а при случав, даже поволочиться за женщинами.

Отъ него вѣчно пахнетъ одеколономъ и шипромъ. Послѣ верховой ѣзды, онъ долго плещется въ умывалкѣ и растирается туалетнымъ уксусомъ. Къ класснымъ занятіямъ относится равнодушно, а къ "сугубымъ" наукамъ питаетъ особое отвращеніе, вслѣдствіе чего, весьма часто, получивъ по химіи или механикѣ единицу, переходитъ на "корнетское" положеніе.

Тогда онъ распоясывается и позволяетъ себъ цукать своихъ же пріятелей-однокурсниковъ:

- Молодой Волынскій, стоянка Орденскаго полка?
- Ничего подобнаго!
- Кру-гомъ!
- Получите два наряда!
- Молодой Гюббенетъ, зицу больше!
- Молодой Чайковскій, присята не за горами!
- Трррепеци, молодежь!...

А въ общемъ, это тоже славный товарищъ, въ такой же мъръ, какъ я, неравнодушный къ военному мундиру, питающій такое же влеченіе къ кавалерійской службъ...

Дробышевскому давно не сидится въ Школъ.

У него много разнообразныхъ плановъ, которые онъ собирается привести въ исполнение въ ближайшемъ будущемъ.

Во-первыхъ, по его мнѣнію, необходимо заказать собственную одежду.

Наша казенная форма, мундиръ и синія полушаровары, сработаны изъ прочнаго матеріала, но скроены грубо. Наша драгунка съ высокимъ краснымъ колпакомъ, общитымъ барашкомъ, а особенно сапоги, съ широкими тупыми носами, которые едва пролѣзаютъ въ стремена, не удовлетворяютъ нашему вкусу. "Корнеты" засмѣютъ любого, кто въ подобномъ видѣ позволилъ бы себѣ показаться на улицѣ.

Дробышевскій уже навель необходимыя справки и рышиль остановиться на портномь Родіоновь.

Я вполнъ съ нимъ согласенъ.

По свъдъніямъ, это лучшій юнкерскій портной въ Петербургъ. Никто искуснъй его не сумъетъ сшить кавалерійскій мундиръ и придатъ фигуръ особый "родіоновскій" шикъ. А по части рейтузъ является подлиннымъ спеціалистомъ. Недаромъ повидимому шахъ персидскій избралъ его своимъ придворнымъ поставщикомъ.

Дробышевскій написаль портному записку и закройщикъ долженъ появиться въ любую минуту...

Во-вторыхъ, не взирая на вполнѣ приличный юнкерскій столъ, Дробышевскому уже давно хочется пообъдать въ настоящемъ, столичномъ или, какъ онъ выражается, въ "аристократическомъ" ресторанѣ. Само собой разумѣется, не въ общей залѣ, куда входъ юнкерамъ воспрещенъ, а въ отдѣльномъ кабинетѣ, укрытомъ отъ посторониихътлазъ.

Объдъ, понятно, долженъ быть съ водкой, закускали, тонкими винами... Наконецъ, Дробышевскій считаетъ своимъ долгомъ посътить знакомую барышню, воспитанкицу Смольнаго института, и отвезти ей, по меньшей мъръ, фунта четыре шоколадныхъ конфетъ.

— Чержесовъ!... Ты не можещь себь представить, какая чудная дъвочка! — говоритъ Дробышевскій и мечтательно закатываетъ глаза. — Чистый розанъ!... Шатенка!... Сложена, какъ богиня!... Говоритъ по французски, какъ парижанка!... Я влюбленъ!... Я страдаю!... Принципіально!... Честное благородное слово!... Пароль д'оннеръ!...

Передъ сномъ, лежа на койкахъ, мы дѣлимся вполголоса нашими впечатлѣніями, вспоминаемъ старыхъ друзей, мечтаемъ о будущемъ.

Только бы прошель этотъ годъ, въ теченіе котораго, волей-неволей, мы находимся въ подчиненномъ, безправномъ, пожалуй даже въ нѣсколько унизительномъ положеніи!

Это въ особенности испытывають тѣ юнкера, по преимуществу изъ студентовъ, которымъ недостаеть ловкости, удали въ строевыхъ упражненияхъ, или же тѣ, которые, по разнымъ причинамъ, не могутъ преодолѣть наши школьныя "заповѣди".

"Корнеты" смѣются надъ ними, поворачиваютъ безсчетное число разъ налѣво-кругомъ, щедро раздаютъ внѣочередныя дневальства, ставятъ "подъ-шашку" и прочее.

Въ концъ концовъ, бъдняга Экземплярскій не выдерживаетъ этого испытанія и подаетъ рапортъ объ отчисленіи.

По примъру отца, онъ собирается идти въ монахи...

Вчера, кстати, я получиль, наконець, письмо отъ матушки.

При первомъ взглящь на знакомый почеркъ, такой мягкій, расплывчатый и какъ бы нъсколько неувъренный, съ такимъ милымъ хвостикомъ надъ буквою "б", мною овладъла нъжностъ и одновременно необъяснимая грусть.

Мнѣ такъ живо представилась наша Павлиновка, которая отстоитъ етъ меня сейчасъ на полторы тысячи верстъ. Тамъ, далеко на югѣ, среди пшеничныхъ полей, лежитъ мое родовое гнѣздо со всѣми тѣми, кого я оставилъ — съ матушкой, сестрой Валею, Жанчикомъ и другими...

"Письмо твое мною получено съ опозданіемь!" — такъ, между прочимъ, пишетъ матушка. "Можетъ быть виновато здъсь почтовое въдомство, а можетъ быть не

удосужился, мой милый мельчикъ, отписать во-время самъ все, какъ слѣдуетъ. Да хранитъ тебя Господь Богъ, а при случаѣ сходи, однако, къ тетушкѣ Маріи Васильевиѣ.

P. S. Триста рублей на обмундировку одновременно высылаю отдъльнымъ пакетомъ."

Я перечитываю письмо, улыбаюсь и бережно кладу его въ столь, гдѣ хранятся туалетныя принадлежности и прочія вещи...

#### 11.

Сегодня, съ утра, насъ охватываетъ нѣкоторое волненіе.

Во время лекцій, каждый изъ насъ, украдкой, извлекаетъ помятый листокъ и пробътаетъ слова юнкерской пъсни — знаменитой "Звър!ады", сложенной болье полувъка тому назадъ славнъйшимъ корнетомъ Школы, Михаиломъ Юрьевичемъ Лермонтовымъ.

Во второмъ, "лермонтовскомъ" взводъ его портретъ въ лейбъ-гусарскомъ, увитомъ густыми золотыми шнурами мундиръ, въ пышномъ ментикъ, надътомъ на-опашь, украшенъ цвътами. Точно живое глядитъ некрасивое, слегка скуластое лицо "Маешки" изъ этой цвъточной рамы, и вдохновеннымъ огнемъ пылаютъ глаза поэта.

Восемнадцати лѣтъ отъ роду, "просящійся на службу лейбъ-гвардіи въ Гусарскій полкъ, недоросль изъ дворянъ Михаилъ Лермонтовъ" былъ зачисленъ въ Школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ.

Пріятели его по Школь были примърно тъхъ же лътъ. Многіе смънили домашнюю опеку прямо на суровую школьную дисциплину. Но если не годами, то понятіями и общимъ развитіемъ Лермонтовъ былъ много старше окружающихъ его сверстниковъ.

Поэтическую извъстность въ Школь молодой юнкеръ завоеваль, главнымъ образомъ, вдохновенной барковщиной. Протекло болье полувъка, но всъмъ намъ близко знакома его "Уланша", "Монто" и прочія шутливыя вирши, въ звучной, крайне легкомысленной формъ, воспъвающія маленькія любовныя шалости:

"Идетт нашт пестрый эскадронт Шумящей пьяною толпою…"

## Или напримъръ:

"Друзья, вы помните, конегно, Нашъ петергофскій гошпиталь?..."

## Или, еще:

"Однажды, посль долгих преній И, осушив бутылки три, Князь Б., любитель наслажденій, Св Лафою сталь держать пари..."

Процитировать полностью эти строфы возможно лишь, въ мужскомъ обществъ, да и то только въ совершенно интимной компаніи...

Юнкерское удальство, первенство въ любой выходкѣ, изощренность въ козняхъ начальству доставляли ему почтительное восхищеніе однокашниковъ.

Ему прощали и неловкость осанки и невидность во фронтъ. Его считали хорошимъ товарищемъ, но съ нимъ не сходились. Развъ только кузенъ Столыпинъ, воспътый подъ именемъ "Монто", его будущій однополчанинъ, могъ похвастать пріятельской близостью.

Одни боялись его несдержаннаго и остраго языка. Другихъ отпугивала непріятная, раздраженная, злая насмѣшливость надъ всѣмъ и надъ всѣми. По вечерамъ, послѣ учебныхъ занятій, онъ часто уходилъ въ классные "капониры" и нерѣдко просиживалъ надъ писаньемъ всю ночь.

22 ноября 1834 года, высочайшимъ приказомъ императора Николая I, юнкеръ Михаилъ Лермонтовъ былъ произведенъ въ корнеты лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка.

Такова коротенькая страничка изъ школьной жизни поэта...

Между тѣмъ, день проходитъ въ томительномъ ожиданіи, въ робкомъ шушуканьи молодежи, въ грозныхъ окрикахъ портупей-юнкеровъ, въ холодныхъ и молчаливыхъ, а потому еще болѣе страшныхъ, улыбкахъ эскадроннаго вахмистра, Дмитрія Ивановича Иловайскаго.

Онъ подавляетъ насъ своимъ таинственнымъ ореоломъ, манерами, странной походкой, вообще, всѣмъ своимъ видомъ, начиная отъ узкихъ приподнятыхъ плечъ съ "мертвой головой", кончая носками шагреневыхъ ботиковъ съ венгерскими шпорами.

Этотъ человъкъ внушаетъ намъ истинный ужасъ, передъ которымъ блъднъетъ всякое наказаніе...

И вотъ, по окончаніи ужина, когда эскадронъ разошелся по взводамъ, а дежурный офицеръ заперся въ своей комнатѣ, начался первый актъ еще неизвъстнаго намъ священнодъйствія, чтенія перваго "Приказа по Курилкъ".

Мы сидимъ у своихъ коекъ.

Затъмъ, по какому-то неслышно переданному сигналу, срываемся съ мъстъ и, обгоняя другь друга, мчимся въ "курилку".

- Пулей! летитъ вдогонку.
- Послъднему пачка нарядовъ!
- Трррепеци, молодежь!...

"Курилка" полна. Эскадронъ собирается въ этой маленькой комнаткъ ярко освъщаемой полусотней огарковъ, пылающихъ въ нашихъ рукахъ. Мы стоимъ на вытяжку, плотно прикасаясь другъ къ дружкъ, не смъя пошевелиться, не смъя вздохнуть.

"Корнеты" окружають нась живописной толпой.

Каждый изъ нихъ въ головномъ уборъ будущаго полка. Виднъются бълыя съ алымъ околышемъ фуражки Кавалергардовъ и Конной Гвардіи, желтыя и синія шапки кираспрекой бригады, фуражки уланскія и гусарскія, фуражки драгунскія, всъхъ пятищесяти двухъ полковъ русской армейской конницы.

— Трррепещи, молодежь!

И вотъ, изъ толпы "корнетовъ" отдъляется и выходитъ на середину Костя Скуратовъ, самый лихой, самый

отчетливый, въ фуражкѣ скроенной изъ двадцати разноцвѣтныхъ лоскутовъ. Рядомъ съ нимъ, точно двое архангеловъ, становятся два ассистента, два славныхъ "маіора" — Пушкинъ и Стефановичъ, одновременно извлекая изъ ножонъ обнаженныя шашки и держа ихъ прямо передъ собой, въ положеніи "на-караулъ".

Тишина, точно въ могилъ.

Костя Скуратовъ вытаскиваетъ изъ-за пазухи бумажный листокъ, обводитъ насъ грознымъ взоромъ, откашливается и четкимъ, зычнымъ, глубокимъ басомъ читаетъ:

# "Приказъ по Курилкъ за № 1".

Пунктъ за пунктомъ, фраза за фразой вылетаютъ изъ его устъ, встръчаемыя въ отдъльныхъ мъстахъ криками и возгласами "корнетовъ":

- Правильно!
- Видь веселый, но безъ улыбокъ!
- Трррепещи, молодежь!

Въ пунктахъ приказа слѣдуетъ рядъ указаній — какъ должно вести себя на улицъ, еъ обществъ, при посъщеніи публичныхъ мѣстъ, цѣлый кодексъ самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній, необходимыхъ для юнкера Школы, дабы съ честью и славой носить свой гвардейскій мундиръ:

- § 11 "На променадах по Невскому прошпекту не останавливаться передъ паштетными и отнюдь не щелкать зубами!"
- § 12 "Дефилируя мимо пъхотных угилищь, гнать извощика аллюромь не ниже галопа!"
- § 13 "Бесъдуя на ассамблеях съ молодыми особами женскаго пола, отнюдь не хватать оных за грудь и за прогія неприсутственныя мъста!"

Много, очень много различныхъ свѣдѣній, на всѣ случаи жизни приводитъ "Приказъ по Курилкѣ за № 1",

выслушиваемый въ благоговъйномъ молчанін, съ соблюденіемъ самаго серьезнаго выраженія. Необходимо обладать большой выдержкой, чтобы не улыбнуться, не разсмъяться, не фырклуть отъ всей души.

Этого нельзя себъ позволить. Подобнос преступленіе автоматически влечеть за собой примърнос наказаніе — постановку "подъ-шашку" и три наряда не въ очередь...

Но гаснутъ внезапно свъчи и водворяется ночь, черная глубокая ночь.

И снова откашливается Костя Скуратовъ, и дѣлаетъ умышленно долгую паузу, и своимъ изумительнымъ басомъ начинаетъ прологъ.

Глухо, точно изъ мрачной бездны, вылетаетъ рифмованная поэма объ арапъ, о филинъ, о Дудергофъ... Жутко, зловъще, таинственно... Но мало-по-малу ночь проходитъ и загорается ясный разсвътъ:

"Какъ наша Школа открывалась, Тогда разверзлись небеса, Завъса на-двое распалась И были слышны голоса..."

"Корнеты" подхватывають дальнъйшія строфы и, точно пулеметная дробь, сыплются короткіе, четкіе, односложные звуки:

> "Капралъ, Капралъ, Капралъ, капралъ!..."

И снова вспыхиваетъ яркій огонь и, буйнымъ хоромъ изъ ста двадцати глотокъ, гремитъ знаменитая пъсня:

"Пора нагать нама "Звъріаду", Собрались звъри всъ толпой..."

Но въ самый разгаръ дверь неожиданно распахнулась и на порогѣ появилась зловѣщая тѣнь — его превосходительство генералъ-маіоръ Павелъ Адамовичъ Плеве...

#### 12.

Павелъ Адамовичъ Плеве сравнительно недавно принялъ училище и тотчасъ заключилъ его въ свои ежовыя рукавицы.

Трудно представить себѣ лицо, которое находилось бы въ болѣе рѣзкомъ противорѣчіи съ "славной гвардейской Школой", съ ея духомъ, съ ея укладомъ и вѣковыми традиціями.

Когда-то окончившій Школу съ отличіемъ, запечатлѣвшій свое имя на мраморѣ золючеными буквами, Павелъ Адамовичъ не отвѣчалъ представленію о бравомъ кавалеристѣ.

Маленькій, приземистый, коренастый, съ очками на близорукихъ глазахъ, съ длиннымъ нюсомъ, съ круглой фигуркой и толотыми несгиблющимися деревянными ногами, въ сюртукъ генеральнаго штаба, въ тяжелыхъ охотничьихъ сапогахъ съ огромными казенными шпорами, опъ производиль впечатлъніе какого-то гнома изъ дътской сказки или даже самого "Кота въ сапогахъ"...

Утверждають, будто Павель Адамовичь Плеве принадлежить къ числу выдающихся офицеровь, съ блестящимь образованіемь. По нашему мнѣнію, это образець кабинетнаго дѣятеля, узкато и сухого педанта, лишеннаго всякихъ душевныхъ импульсовъ.

Павелъ Адамовичъ распространяетъ свою тяжкую длань на всѣ стороны училищной жизни. Онъ задается цѣлью вытравить наши традиціи, искоренить муштру, уничтожить наши завѣты.

Весь блескъ, весь лоскъ, всю красоту нашей жизни онъ изгоняетъ суровъйшимъ образомъ. Всю внутреннюю

сущность нашей юной кавалерійской души Павель Адамовичь пытается втиснуть въ узкія рамки устава внутренней службы, инструкцій и наставленій.

Боже, сколько затаенной ненависти и злобы, сколько откровенныхъ проклятій обрушиваетъ на свою голову этотъ высокообразованный академикъ и, можетъ быть, вовсе не дурной человъкъ, не сумъвшій, однако, подойти къ нашей душъ, озарить ее красивымъ свътомъ, протянуть нить взаимней симпатіи!

Мы ненавидимъ его, рисуемъ на него злобныя каррикатуры, насмѣхаемся надъ нескладной фигурой. Мы не можемъ примириться съ его уродливой посадкою на кочѣ. Насъ раздражаетъ его мелкая, торопливая походка съ пристукиваніемъ длинныхъ каблучковъ, съ похлопываріемъ пальцевъ правой руки по сжатому кулачку лѣвой.

Непріязнь къ этому исключительному педантуємы переносимъ невольно даже на его семью. И старшоч дочь генерала, такая же безцвътная, не блистающая внъшними достоинствами дъвица, извъстна у насъ подъ именемъ Инструкціи Павловны.

Каждое появление начальника въ стѣнахъ эскадрона встрѣчается уже издали шумомъ, свистомъ, непристойными криками:

— Павелъ Плеве!... Фуй!...

Но Павелъ Адамовичъ твердъ, упоренъ, настойчивъ. Къ тому же, страдаетъ нѣкоторой глухотой и крайнею близорукостью, и въ двухъ шагахъ разстоянія не отличаетъ юнкера отъ коня.

О, не только мы, простодушная, неискушенная молодежь, но и всѣ школьные офицеры, безъ исключенія, питаютъ къ этому тяжелому человѣку чувства искренней непріязни!

Все это онъ знаетъ и, тъмъ не менъе, съ чисто тевтонскою методичностью, съ холодной безжалостной неумолимостью, продолжаетъ свою разрушительную борьбу.

Эта борьба ведется съ перемъннымъ успъхомъ.

Мы имъемъ многихъ союзниковъ и, во всякомъ случаъ,

уступаемъ свои позиціи послѣ кровопролитнаго боя. А затъмъ, со свъжими силами, переходимъ вновь въ наступленіе...

Теперь прошу представить картину, которая возникла при неожиданномъ появленіи Павла Адамовича въ "курилкъ", во время исполненія "Звъріалы"?

Моя кисть безсильна хотя бы приблизительно передать эту сцену. Ни одинъ художникъ не воплотитъ ее, съ достаточной яркестью, ни на холсть, ни на бумагь.

Это было появление стараго кровожаднаго тигра среди стада кроткихъ газелей.

Это быль взрывь пироксилиновой бомбы въ священномъ храмъ, наполненномъ върующими.

Словомъ, это было торжество нечистаго духа...

Въ общей кутерьмъ, въ созерцании грозной опасности, я сохранилъ необходимое самообладаніе.

Въ одно мгновенье, подобно большинству юнкеровъ, загасилъ свой огарокъ, сунулъ его въ карманъ и, пользуясь спасительнымъ сумракомъ, едва не сбивъ Павла Адамовича съ негь, ринулся къ выходу.

Звонъ безчисленныхъ шпоръ аккомпанировалъ этому бътству.

А сзади доносился торжествующій кличь начальника, крѣпко удерживавшаго въ объятьяхъ какого-то несчастливца...

## 13.

Само собой разумъется, тралическій эпизодъ въ "курилкъ" не прошелъ безнаказаннымъ.

Многіе понесли возмезціе отъ тяжкой цесницы Павла Адамовича.

Юнкеръ Ильенко, столь неудачно попавшій въ объятья начальника, былъ немедленно заключенъ подъ замокъ на трое сутокъ въ училищный карцеръ. Эскадронный вахмистръ и взводные портупей-юнке-

ра получили предупреждение и, въ будущемъ, при очередномъ преступлении, имъ угрожаетъ разжалование.

Оба дежурные эстандарты лишились лычковъ.

Весь эскадронъ, въ теченіе одной недъли, оставленъ безъ отпуска.

А вмѣсто "Приказа по Курилкъ", на вечерней перекличкъ былъ прочитанъ приказъ по училищу, въ которомъ высказывалост суровое осужденіе юнкерамъ и всему командному персоналу:

"Категорически воспрещаю устраивать впредь какіялибо собранія!" — такъ гласилъ парапрафъ приказа. — "Во внутренней жизни училища предписываю неукоснительно руководствоваться утвержденной мною Инструкціей, въ соотвътствіи съ обще-воинскимъ уставомъ внутренней службы. Виновные въ нарушеніи моихъ указаній будутъ немедленно отдаваемы мною подъ судъ"...

Однако, болѣе всѣхъ пострадалъ дежурный офицеръ, штабсъ-ротмистръ Пономаревъ, милая бирюзовая "Балалайка", сознательно закрывшій глаза и уши въ этотъ драматическій вечеръ.

"Балалайка" лишенъ смѣны и назначенъ завѣдывать "штатскими изъ манежа".

Намъ его искренно жаль.

Спеціально избранная депутація, во главѣ съ Костей Скуратовымъ, выразила ему сочувствіе.

"Балалайка" растрогался, прослезился и далъ новую клятву въ върности школьнымъ традиціямъ...

Всѣ офицеры, безъ исключенія, отнеслись къ суровой карѣ начальника неодобрительно.

И бѣлый Смоленскій драгунъ, штабъ-ротмистръ Саша Сорокинъ, человѣкъ добрѣйшихъ правилъ и сердца... И желтый варшавскій уланъ — маленькій "рипапуйка" Сергѣй Григорьевичъ Лишинъ... И влюбленный въ себя и въ свои малиновыя чакчиры — Гродненскій гусаръ Юрій Александровичъ Ковако... И даже нашъ грозный инструкторъ, ѣздокъ, рубака и волтижеръ — конногренадерскій ротмистръ Давыдъ Давыдовичъ Дитерихсъ...

Борисъ Александровичъ Гиппіусъ горячился больше другихъ.

Онъ всегда является нашимъ заступникомъ. Такъ же, какъ мы, недоумъваетъ и возстаетъ противъ ломки традицій. И въ этихъ случаяхъ, неръдко ставитъ на карту свое служебное положеніе...

Въ частности, я ему даже немножко обязанъ.

Конечно, это пустякъ, мелочъ, трень-бренъ, совсѣмъ незначительный фактъ, имѣвшій мѣсто вскорѣ послѣ прибытія моего въ Школу. Я упоминаю о немъ съ единственной цѣлью, чтобы лишній разъ охарактеризовать моего смѣннаго офицера.

Однажды командиръ эскадрона вызвалъ меня въ дежурную компату.

Это не предвъщало ничего вобраго.

- Черкесовъ, гдъ ваши кадетскія брюки? нахмурившись, спрашиваетъ полковникъ.
- Я сдаль каптенармусу! отвычаю, въ недоумыни, робкимъ, нысколько разстроеннымъ тономъ.

Эскадронный командиръ нервно теребитъ маленъкую бородку, продолжаетъ допытыватъ и даже покрикивать, при улыбкахъ присутствующихъ офицеровъ.

— Гдъ ваши брюки?.. Потрудитесь сказать?... Я васъ посажу подъ арестъ!

Тогда подходитъ Борисъ Александровичъ.

— Господинъ полковникъ! — смѣло заявляетъ поручикъ. — Черкесовъ не могъ быть безъ штановъ!... На немъ были штаны!... Я ручаюсь, что онъ прівхалъ въ штанахъ!

Офицеры хохочатъ.

— Ммм!... Пожалуй! — соглашается мрачно "Плъшакъ" и отпускаетъ меня съ миромъ... Вотъ онъ, наконецъ, день присяги, долгожданный, торжественный цень!

Этотъ день — событіе въ нашей жизни.

Уже съ утра, какъ-то сами собой, умолкаютъ шутки, остроты, дурачества, весемыя пъсни. Прекращаются, на время, шалости "корнетскаго" цука. Всъхъ охватываетъ сосредоточенное, серьезное настроеніе.

Въ новой парадной формъ, сверкая ремнями боевого убора, въ парадныхъ шапкахъ, въ высокихъ сапогахъ со шпорами, съ тяжелыми драгунскими шашками черезъ плечо, эскадронъ, построенный на средней площадкъ, вводится въ церковь.

Налицо все начальство, начиная отъ генералъ-маіора Павла Адамовича Плеве, кончая младшимъ офицеромъ юнкерской смѣны. Тутъ же, со спискомъ въ рукѣ, адъютантъ Школы, штабсъ-ротмистръ Княжевичъ.

Послѣ воежресной литургіи, начинается торжественный актъ.

Поднявъ правую руку съ двуперстіемъ, мы повторяемъ за батюшкой слова присяти:

"Объщаюсь и клянусь Всемогущим Богомв, передв Святымв Его Евангеліемв, вт томв, гто хощу и должент Его Императорскому Велигеству, Само-держцу Всероссійскому…"

— Объщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ! — проносится по рядамъ, точно вътерокъ, ворвавшійся въ чащу молодого березняка.

"върно и нелицемърно служить, не щадя живота своего, до послъдней капли крови, и всъ права и преимущества, узаконенія и впредь узаконяемыя, по крайнему разумънію, силь и возможности исполнять..."

— Узаконенія и впредь узаконяемыя, по крайнему разумѣнію исполнять! — снова проносится по рядамъ.

"Въ баталіяхъ, въ партіяхъ, осадахъ и штурмахъ, и въ прогихъ воинскихъ слугаяхъ, храброе и сильное гинить сопротивленіе и во всемъ стараться споспъшествовать, гто къ Его Императорскаго Велигества върной службъ и пользъ государственной во всякихъ слугаяхъ касаться можетъ..."

Формула присяти длинна и выражена высокимъ древнимъ церковно-славянскимъ штилемъ. Два въка протекли со дня созданія этой формулы, въ которой великій императоръ Петръ I принималъ непосредственное участіе.

Мы клянемся въ върности Царю и Отечеству... Клянемся въ готовности блюсти интересы Верховнаго Вождя... Клянемся стойко переносить голодъ, холодъ, всъ нужды солдатскія, быть мужественными въ бояхъ, драться съ врагомъ, во славу Въры, Царя и Отечества.

"Въ гемъ да поможетъ мнъ Господъ Богъ Всемогущій. Въ заклюгеніе же сей клятвы, цълую слова и крестъ Спасителя моего. Аминь!"

Затьмъ, сльдуютъ выдержки изъ того же регламента императора Петра I, которыя, при внезапно воцарившейся тишинь, читаетъ адъютантъ Школы. Здъсь перечисляются преступленія противъ воинской дисциплины и сльдуемыя за нихъ наказанія, въ большинствъ случаевъ, смертная казнь.

Присяга заканчивается чтеніемъ выдержекъ изъ статута ордена святого Георгія Побъдоносца.

Длинной колонной, по очереди, подходимъ къ священнику и цълуемъ Распятіе.

И старый, побурѣвшій въ походахъ, штандартъ Конной Гвардіи является свидѣтелемъ этой торжественной церемоніи.

Съ момента присяти мы становимся настоящими солдатами, носителями воинской чести и долга.

Съ этой минуты кончается наша прежняя безотвътственная вольная жизнь.

Начинается служба воина, готоваго, по первому требованію, сложить свою голову на полѣ брани...

Гремя шпорами, эскадронъ выходить изъ церкви.

Всѣ приносятъ намъ поздравленія— начальникъ училища, суровый Павелъ Адамовичъ, командиръ эскадрона, смѣнные офицеры. "Корнеты" пожимаютъ намъ руки. Мы еще тѣснѣе входимъ въ юнкерскую семью.

Въ этотъ же день насъ впервые отпускають въ городъ...

## 15.

У школьныхъ воротъ уже ожидаютъ извозчичьи пролетки на резиновомъ ходу, съ лихачами на козлахъ, которые вотъ такъ же, можетъ быть, обслуживали нашихъ старшихъ братьевъ, кузеновъ, отцовъ:

- -Пожалуйте, ваше сіятельство!
- Прокачу на совъстъ.
- Только держитесь!

Черезъ какую нибудь минуту, длинною вереницей, уже мчимся по Новопетергофскому проспекту, радостные, довольные, предвкушающие удовольствія перваго отпуска.

Ахъ, какое это великое наслажденіе вырваться, наконецъ, на свободу и пріобщиться, хотя бы на единственный день, къ буйной жизни столицы!...

Вмъстъ съ Дробышъ-Дробышевскимъ заъзжаемъ къ портному.

Старикъ Родіоновъ, изъ кантонистовъ-евреевъ, извлекаетъ изъ шкапа наши собственные мундиры, съ тяжелымъ кованымъ галуномъ, синія рейтузы, щегольскія шинели съ длиннымъ кавалерійскимъ разрѣзомъ, драгунки съ гвардейской звѣздой, стильные трехполосные ало-черно-алые кушаки, портупеи, перчатки, наконецъ, сапоги блестящаго французскаго лака.

— Лучше нельзя! — говорить увъренно Родіоновь, смахивая пушинки. — Слава-те Господи, тридцать лъть работаю на господъ... Много черезъ мои руки прошло... Вонъ его сіятельство князь Гагаринъ нонеча въ генераль-адъютанты попалъ... Вотъ какъ!

Яркое сентябрьское солнце заливаетъ комнату огненнымъ свѣтомъ, отражается отъ лысой головы Родіонова, отъ сотенъ золотыхъ пуговицъ, отъ затканныхъ золотомъ воротниковъ, рукавовъ, доломановъ. Въ высокихъ шкапахъ, за стекломъ, десятки мундировъ, юнкерскихъ, офицерскихъ, темнозеленыхъ, синихъ, бѣлыхъ и красныхъ, всѣхъ формъ и типовъ, висятъ спокойными правильными рядами.

Въ комнатѣ стоитъ какой-то особенный духъ, запахъ клея, сукна, нафталина. На длинномъ столѣ лежатъ огромныя портняжныя ножницы, раскинуты обрѣзки подкладочнаго холста, валяются плоскіе, овальной формы, напоминающіе мыло, мѣлки.

Отчищая помътки, застегивая тугіе крючки, старикъ погружается въ воспоминанія. Въ самомъ дѣлѣ, кого только не зналъ портной Родіоновъ на своемъ долгомъ вѣку?

Мы вертимся передъ зеркаломъ, любуемся собой и, въ концъ концовъ, должны придти къ заключенію, что ничего болье изящнато еще не видъли.

— Что ты скажень? — улыбается Дробышевскій, принимая въ десятый разъ эффектную позу, оглядывая себя со всѣхъ сторонъ, въ профиль, анфасъ, а труа каръ, отставляя то правую, то лѣвую ногу, отвѣшивая свѣтскій поклонъ, посылая своему изображенію въ зеркалѣ воздушные поцѣлуи. — Недурно, право недурно!.. Это называется шикъ, чортъ меня побери!.. Пароль д'оннеръ!

Дъйствительно, мундиръ съ золотымъ галуномъ, съ щедро наваченной грудью, съ тоненькой, какъ у дъвушки, таліей, — чтобы застегнуть нижній крючокъ, приходится выдохнуть воздухъ и едълать маленькое усиліе — лежитъ, точно вылитый.

Узкія рейтузы изъ темносиней кавалерійской діаго-

нали плотно обтягивають наши худощавыя, прямыя и стройныя, какъ кирасирскіе палаши, ноги.

А сапоги съ звонкими вентерскими шпорами, безъ единой морщинки и складки, модные, элегантные и фасонистые, твердые, какъ кусокъ стали, сверкаютъ точно огонь.

Драгунка, портупея и сапоги заказаны у другихъ, такихъ же извъстныхъ столичныхъ спеціалистовъ, и только хранятся у Родіонова.

Его портняжное ателье, расположенное на углу Измайловскаго проспекта и Двѣнадцатой Роты, является, въ нѣкоторомъ родѣ, промежуточной базой для юнкеровъ. Здѣсь можно съ удобствомъ переодѣться, отдохнуть послѣ веселаго кутежа и даже, при случаѣ, перехватить у старика сотню-другую въ долгъ.

Въ этомъ отношеніи, портной Родіоновъ является человъкомъ высокой полезности и, въ соединеніи съ личными душевными качествами, пользуется у насъ большимъ уваженіемъ...

### 16.

Бородатый лихачъ мчитъ по Измайловскому проспекту, мимо гвардейскихъ, вытянувшихся въ струнку казармъ, мимо собора и высокаго обелиска изъ турецкихъ орудій, круто сворачиваетъ на Фонтанку и несетъ, вдоль канала, къ центру столицы.

— Чудный, дивный, блистательный Санктъ-Петербургъ!

Что видъли мы до сихъ поръ, маленькіе провинціалы, замурованные въ четырехъ стѣнахъ глухого кадетскаго монастыря?

Столица насъ подавляетъ.

Величественные дворцы, грандіозные монументы, роскошные храмы, отели и магазины, нарядная столичная публика — представляются чѣмъ-то необычайнымъ, изумительною фееріей, волшебною сказкой.

А день, какъ нарочно, яркій, солнечный, теплый.

Весь городъ залитъ отненнымъ свътомъ. Точно драго-

цънные камии сверкаютъ стекла барскихъ особняковъ. Шапкой червоннаго золота горитъ куполъ Исаакіевскаго собора. Гудятъ перезвоны колоколовъ. Четкимъ рокотомъ разносится стукъ копытъ по торцамъ.

А рядомъ — рѣка, широкая, могучая, полноводная, мѣрно катящая въ море величавыя струи.

Гулко свистять невскіе пароходы. Остро пахнеть канатами и смолой, точно дышить у лица свѣжій бодрящій вѣтерь. Въ сизую даль уходить безконечная вереница дворцовъ. Желтѣють массивы Сената. А въ позолюченномъ дыханіемъ осени скверѣ, Мѣдный Всадникъ, на могучемъ вздыбленномъ конѣ, простираетъ царственную десницу.

# "Петру Первому Екатерина Вторая."

Въ теченіе нѣсколькихъ часовь, лихачъ мчитъ насъ по нетербургскимъ проспектамъ, по набережнымъ, бульварамъ и площадямъ. Мы растворяемся въ столичномъ потокѣ и точно переживаемъ страницу какого-то новаго, еще неизвѣданнаго романа.

Зоркими взорами, на лету, ловимъ офицеровъ и генераловъ, и одновременно, какъ по командъ, повернувъ головы, лихо отдаемъ честъ. Еще большее развлечение доставляетъ случайная встръча съ къмъ-либо изъ "корнетовъ". Мы обмъниваемся взаимнымъ привътствиемъ и разлетаемся вполнъ удовлетворенные другъ другомъ...

На Невскомъ проспектъ, разставшись съ пролеткой, предпринимаемъ небольшую прогулку.

Часто встръчаемъ на себъ сочувственныя улыбки.

<sup>—</sup> Разъ—два!.. Разъ—два! — звонко отбивая шагъ, придерживая шашку лъвой рукой, а правую держа наготовъ вскинутъ, въ одно мгновенье, къ драгункъ, лавируемъ въ веселой, нарядной, щеголеватой толпъ.

Иногда, по нашему адресу, доносятся отдѣльныя восклицанія:

- Николаевны!..
- Юнкера славной Школы!...
- Симпомпончики!..

Но кончается короткій осенній день. Дрожащіе круги солнца тають на красноватомъ гранить... Тройной рядь фонарей вспыхиваеть на Невскомъ проспекть и начинается вечерь...

Тогда мы снова беремъ извозчика и направляемся на Офицерскую.

Громовъ живетъ у дяди, пожилого инженера-холостяка, находящагося въ постоянныхъ служебныхъ разъвздахъ. Это создаетъ для Громова удобную обстановку. Вся квартира, изъ девяти комнатъ, находится въ его полномъ распоряжении.

— Елки-палки! — встрѣтилъ насъ Сашка, уже съ нетерпѣніемъ поджидавшій въ теченіе получаса. По обыкновенію, онъ былъ нѣсколько навеселѣ и, какъ всегда, въ благодушно-приподнятомъ настроеніи.

Черезъ двадцать минутъ сидимъ втроемъ въ маленъкомъ кабинетѣ "аристократическаго" ресторана Мильбретъ, въ Кирпичномъ переулкъ.

**Пробышевскій** принимаеть на себя роль главнаго распорядителя.

Вечеръ былъ звонкій и пестрый...

## 17.

Въ четвертомъ взводъ мерцаютъ керосиновыя коптилки.

Гдѣ-то, въ "корнетскомъ" углу, слышится возня, смѣхъ, придушенный шопотъ. Въ коридорѣ, время отъ времени, раздаются тяжелые шати дневальнаго. Эскадронъ спитъ...

"Кръпко спитъ, И на вершинъ Дудергофа Филинъ жалобно кригитъ..." Я лежу на койкъ, укрытый тонкимъ байковымъ одъяломъ, охваченный разнообразными впечатлъніями дня и, сквозъ дремоту, пытаюсь воскресить ихъ въ логической послъдовательности.

Все смѣшалось въ какой-то хаосъ. Вдобавокъ, отъ вышитой водки, мадеры и финь-шампань болитъ и кружится голова.

Это мое первое испытаніе.

Я вышель изъ него сравнительно съ честью, въ то время, какъ Дробышевскаго пришлось оттирать нашатырнымъ спиртомъ и камфорой. Иначе онъ не поспъль бы къ сроку явиться въ училище и могь бы жестоко поплатиться.

Что касается Громова, у него положительно луженый желудокъ. Никакой финь-шампань его не пройметъ!

Въ окно выплываетъ луна.

Въ мглистомъ сумракъ катится широкое, улыбающееся лицо и подмигиваетъ лужавымъ глазомъ. Лунный свътъ меня раздражаетъ. Я укрываюсь съ головой и засыпаю...

Не знаю, сколько времени я спалъ.

Неожиданный толчокъ заставляетъ меня проснуться.

— Вставай! — кричитъ Дробышевскій, корчигъ испуганную примасу и продолжаетъ толкать меня въ бокъ. — Вставай, идіотъ!.. Да проснись же!... Возьми глаза въруки!

Онъ лихорадочно копается въ столикъ, зажигаетъ огарокъ и, вскочивъ на койку въ одной сорочкъ, заставляетъ меня тотчасъ послъдовать его примъру. Съ сосъднихъ кроватей, одна за другой, подымаются сонныя, разбуженныя фигуры. Черезъ какихъ-нибудъ пятъ минутъ, весь взводъ стоитъ на койкахъ, въ ночныхъ рубашкахъ, съ зажженными свътильниками въ рукахъ.

Между тъмъ, издалека доносится шумъ.

Онъ приближается съ каждымъ мтновеньемъ. Среди крика, смѣха, лязтанья шпоръ, явственно различаются звуки какой-то похоронной мелодіи. Бренчитъ гитара, тренькаетъ балалайка, дребезжитъ цитра. Въ двери четвертаго

взвода вваливается группа "корнетовъ", человѣкъ двадцать пять, можетъ быть, тридцать.

Одни изъ нихъ въ мундирахъ, при драгункахъ, шашкахъ и боевой амуниціи, но безъ рейтузъ, въ сапогахъ, надѣтыхъ прямо на голыя ноги. Другіе въ мундирахъ, накинутыхъ на плечо, на подобіе гусарскаго ментика. У третьихъ настоящій маскарадный костюмъ, а кое-кто даже въ женскомъ платъѣ, въ букляхъ, въ длинныхъ косахъ и локонахъ.

А посерединѣ двѣ пары поддерживаютъ носилки, на которыхъ покоится "мертвое тѣло".

Впереди выступаетъ Костя Скуратовъ, въ поповской шапкѣ, имѣя взамѣнъ облаченія темнозеленый школьный вальтрапъ, надѣтымъ на рукава. Время отъ времени, онъ останавливается, пріостанавливая кортежъ, и мощнымъ протодьяконскимъ басомъ бросаетъ:

- Закатился мѣсяцъ гвардейской Школы. рцемъ, недюстойная братія!.. Восплачемъ и возрыдаемъ зѣло гласомъ веліимъ и сотворимъ ему вѣчную память!...
  - Вѣч-на-я па-а-мять!..
- Въч-на-я па-а-мять! гремить хоръ и слъдуетъ далъе.

Похоронный кортежь демонстрируеть передъ нами, обходя кругомъ взводъ, хохоча во все горло, распѣвая очередные куплеты:

# "Циргъ убхалъ заграницу Обозръть Европу..."

Бренчить гитара, цитра и балалайка... Звенять пторы и на весь взводь разносятся слова пъсенки и крики "корнетовъ".

- Сми-и-рна!
- Видъ серьезный, но безъ слезъ!
- Трррепещи, малина!..

Каждый мѣсяцъ, въ теченіе учебнаго года, школьный инспекторъ классовъ, старенькій, добродушный, выслужив-

шій всь сроки на пенсію, генераль Циргь, является мишенью этой комической клоунады.

Уже болье нежели двадцать пять льть, изъ года въ годъ, каждый учебный сезонъ, повторяется эта маленькая комедія, составляющая нашу очередную забаву.

Предварительно, передъ вечернею перекличкой, кто либо изъ "корнетовъ", во всеуслышаніе, объявляетъ эскадрону, что "Циргъ заболълъ".

Черезъ нъсколько дней, другой "корнетъ" сообщаетъ, что "Пиргъ опасно боленъ".

Наконецъ, становится извъстнымъ, что на выздоровленіе Цирга "нътъ ни малъйшей надежды".

Серія трагическихъ бюллетеней заканчивается "похоронами".

Генералъ Циргъ вполнѣ освѣдомленъ объ этомъ и, какъ утверждаютъ, не обижается ни въ какой мѣрѣ. Говорятъ, будто онъ бываетъ въ претензім лишь тогда, если его "похороны", по какимъ либо причинамъ, откладываются. Суевѣрный старикъ привыкъ связывать съ ними свое благо-получіе...

Кортежъ обходитъ взводъ и скрывается.

Все глуше доносятся куплеты, треньканье гитары и балалайки, пока звуки не гаснутъ окончательно въ тишинѣ ночи.

Тушатся свъчи.

Молодежь стремительно падаеть на свои койки.

Теперь мы можемъ уснуть спокойно...

### 18.

Всетаки нътъ ничего тоскливъй классныхъ занятій.

Науками, правда, насъ не особенно допеклютъ. Всего какихъ нибудь три или четыре часа въ день. Вдобавокъ, имъются такіе предметы, какъ Исторія Конницы, привлекающая неизмънно наше вниманіе.

Но, Боже, какъ ненавидимъ мы химію и механику! Эти науки ничего не говорятъ нашему сердцу. Онъ абсолютно не нужны для нашей будущей службы. Это балласть, который засоряеть наши мозги.

Всь съ этимъ согласны.

Однако, наши жалобы и петиціи не встрѣчають необходимаго отклика, и мы продолжаемь долбить сложныя формулы и вызубриваемь, съ грѣхомъ пополамь, не менѣе сложные выводы о функціяхь и ускореніяхь.

Все это дѣлается кое-какъ, спустя рукава, безъ малѣйшаго желанія, порыва, энтузіазма. Но обязательно въ бѣлыхъ перчаткахъ...

Мой ближайшій сосѣдъ, "корнетъ" Сергѣй Александровичъ Пушкипъ, подаетъ намъ достойный примѣръ.

Когда капитанъ Козловскій вызываеть его къ доскѣ, Пушкинъ выводитъ мѣломъ — H2O, и познанія его этимъ исчерпываются. Капитанъ Козловскій лукаво ухмыляется въ свою черную ассирійскую бороду и тоненькимъ голоскомъ говоритъ:

— Это все?.. Очень хорошо, Пушкинъ!.. Но стихи вы пишете, безъ сомнънія, еще лучше?

И ставить ему шестерку...

Когда въ классъ приходитъ батюшка, "корнетъ" Жилинъ, произведенный нами за отличіе по службѣ въ "поручики" и даже въ "штабсъ-ротмистры", Пушкинъ обращается къ нему съ неизмѣнною фразой:

— Господинъ штабсъ-ротмистръ, разскажите намъ о скопцахъ?

Классъ давится отъ хохота.

— Пушкинъ, оставьте ваши непристойныя шутки! — съ доброй улыбкой отвъчаетъ каждый разъ батюшка. — Я уже бесъдовалъ съ вами объ этихъ зловредныхъ сектантахъ!

Исторію Конницы читаетъ полковникъ Дедюлинъ.

Онъ вызываетъ Пушкина, предлагаетъ ему разсказать о битвъ подъ Россбахомъ, въ 1757 году, и знаменитой атакъ Зейдлица. Попутно задаетъ нъсколько летучихъ вопросовъ:

- Ну, а скажите намъ, Пушкинъ, почему Петръ Великій не могъ принять участія въ этомъ славномъ сраженіи?
- Петръ Великій былъ занятъ великими реформами!
   бойко отвъчаетъ Пушкинъ, при дружномъ хохотъ класса.
- Правильно! говорить Дедюлинь и ставить ему инестерку...

Въ концъ концовъ это не важно.

Пушкинъ — лучшій ѣздокъ въ Школѣ и, вмѣстѣ съ Драгославомъ Груичемъ, сыномъ сербскаго посланника при царскомъ дворѣ, составляетъ украшеніе эскадрона.

Кром'в того, Пушкинъ добросов'встно поддерживаетъ традиціи, хорошо од'ввается, не пропускаетъ въ цирк'в ни одной субботней премьеры.

Въ частности, въ лицъ Пушкина, я нашелъ добраго друга, взявшаго меня подъ свое покровительство.

По всёмъ этимъ причинамъ, я считаю Пушкина образцовымъ "коркетомъ" и въ такой же степени образцовымъ нахожу его любимый стинюкъ:

"Голубка моя, Умгимся въ края,

Гдъ все, какъ и мы, совер-ше-енство..."

Я говориль только что о классных занятіяхь.

Къ нимъ нужно еще прибавить вечернія подготовки къ лекціямъ и къ репетиціямъ. Послѣднія происходятъ два раза въ недѣлю, по вторникамъ и по пятницамъ. Получившій на репетиціи неудовлетворительный баллъ лишается отпуска.

Каждую субботу, цѣлая пачка такихъ несчастливцевъ съ завистью смотритъ, какъ мы надѣваемъ парадный мундиръ, облекаемся въ тугія шинели- и съ сіяющими лицами разсаживаемся на поджидающихъ насъ лихачей...

Но однажды быль такой день, когда всв подбодрились. Тянулись скучныя лекціи. Въ окно глядёло октябрь-

ское утро, ясное, чистое, съ первыми заморозками. До субботы было еще далеко.

И вотъ, совсъмъ неожиданно, прянулъ пушечный выстрълъ, отъ котораго задребезжали всъ стекла:

— Боммъ!

За первымъ выстръломъ послышался рядъ другихъ:

— Боммъ-боммъ!

Орудійная канонада заставила насъ насторожиться.

У царя родилась дочка, великая княжна Ольга.

По этому случаю мы отпущены на цълыхъ три дня...

### 19.

Тетушка Марія Васильевна, проживавшая по 6-ой линіи Васильевскаго Острова, въ небольшомъ домѣ, по сосѣдству съ Андреевскимъ соборомъ, приходилась близкою родственницей. Рядомъ, дверь въ дверь съ тетушкиной квартирой, жила вдова погибшаго со всѣмъ экипажемъ "Русалки", капитана второго ранга Іениша.

Я засталъ тетушку дома.

Мы не видълись три или четыре года, со времени посъщенія ею Павлиновки, въ которой, какъ помнится, проъздомъ на кислыя воды, въ Эссентуки, она провела нъсколько дней.

Цверь открыла прислуга Глаша.

Изъ сосъдней комнаты, пплепая мягкими, войлочными туфлями, выползла маленькая сухая старушка, англичанка Шарлотта Ивановиа.

Потомъ раздался громкій и властный голось, и на порогь появилась величественная фигура Марін Васильевны.

Всѣ три женщины глядѣли на меня съ недоумѣніемъ, пока я не разсмѣялся и, подойдя къ тетушкѣ, не приложился къ ея рукѣ.

— Господи Боже мой! — произнесла тантъ Мари и на ея строгомъ лицъ растянулосъ нъчто, напоминающее улыбку. — Жоржъ Черкесовъ?.. Ну, батюшка, ни за что бы тебя не признала!

Тетушка съ любопытствомъ оглядъла меня, прикоснулась къ рукаву шинели, "да снимай же пальто!" — крикнула Глашъ, и всъ трое принялись хлопотать...

Тетушка Марія Васильевна не отличалась особо выгодной внѣшностью, и чертами лица, крупной, тяжелой фигурой да, пожалуй, и всѣмъ складомъ характера, напоминала скорѣе мужчину.

Дочь именитаго сановшика, тантъ Мари, въ свое время, получила воспитание въ извъстномъ петербургскомъ аристократическомъ пансіонъ, въ томъ именно, про который любила иногда вспоминать въ шутливомъ куплетъ:

"Въ нашу невскую столицу, Какъ боярскую дъвицу, Занесла меня судьба Въ пансіонъ м-мъ Труба..."

Тантъ Мари далеко перешагнула тотъ возрастъ, съ которымъ еще связываются мечты о семейномъ счастьи. По словамъ матушки, она пережила въ юности тяжелое сердечное испытаніе. Будучи увлечена молодымъ камеръюнкеромъ, къ сожалѣнію, безъ взаимности, тетушка Марія Васильевна сохранила върность первому чувству и, такимъ образомъ, пребывала въ дѣвичествъ, промѣнявъ радости материнства на полезную дѣятельность въ области свѣтской благотворительности.

Она состояла дамою-патронессою нѣсколькихъ воспитательныхъ учрежденій и предсѣдателемъ комитета въ основанномъ ею дѣтскомъ пріютѣ — "Кружка молока".

Тетушка выразила полное удовлетвореніе по поводу

Тетушка выразила полное удовлетвореніе по поводу моего визита, долго и подробнѣйшимъ образомъ разспрашивала меня о домашнихъ и, время отъ времени, всплескивая руками, бросала:

— Ну, право, ни за что бы тебя не признала!.. Вытянулся-то какъ, скажите пожалуйста!.. Совсъмъ молодцомъ сталъ!.. Женить тебя скоро пора! Шарлотта Ивановна трясла старушечьей головой, въ черной наколкѣ, одобрительно улыбалась, шамкала что-то по англійски:

— O, yes!... Very good!... Beautiful!

Стоявшая на порогѣ Глаша, подперевъ щеку полной рукой, глядя на меня, откровенно смѣллась.

За ужиномъ тетушка разспрашивала о юнкерской жизни — сытъ-ли, доволенъ, преуспъваю-ли въ научныхъ предметахъ, не сломалъ-бы, чего добраго, головы на верховыхъ экзерсисахъ?

— Знаю васъ! — сказала тетушка. — Вѣдь вы, джигиты, всѣ однимъ миромъ мазаны?.. Звонари!.. Шелопаи!.. Безпутники!..

Тетушка взяла съ меня объщание приходить къ ней еженедъльно. Она охотно мнъ предоставитъ уголокъ, въ которомъ я могу распоряжаться, какъ у себя дома. Самое лучшее, если я помъщусь въ запасномъ будуаръ. Тамъ никто меня не потревожитъ. А широкое французское канапэ съ успъхомъ замънитъ кроватъ.

Весь вечеръ я провель въ бесѣдѣ съ тетушкой Маріей Васильевной.

Со свойственной ей прямотой и рѣшительностью, она высказалась, что отнынѣ беретъ меня подъ свою опеку. Что это ея долгъ по отношенію къ матушкѣ, съ которой, кромѣ родства, ее связываютъ общія воспомянанія юности...

Уже было довольно поздно, когда, поцѣловавъ на сонъ грядущій руку обѣимъ старухамъ, я перешелъ въ отведенную мнѣ комнату. Она была невелика, обставлена мягкою мебелью и примыкала къ прихожей.

Я скинуль мундиръ и на минуту задумался.

Все складывается, какъ нельзя лучше!.. Начальство, друзья, родные, знакомые, словомъ, всѣ, кто меня окружають, относятся ко мнѣ съ сердечностью и радушіемъ... Право, я не могу быть въ претензіи на судьбу!...

Я подошель къ окну, отвель рукой тяжелую бархатную портьеру и посмотръль на улицу.

Длинный рядъ фонарей уходиль въ темноту. Гдъ-то дребезжала пролетка. Проходили одинокіе пъшеходы. Отбрасывая густую черную тънь, неподвижно стояли фасады домовъ.

Потомъ, усъвшись въ кресло, я принялся снимать са-

Случилось то, что я невольно предчувствоваль. Мои щегольскіе сапоги французскаго лака зажали ногу, точно тисками. Послѣ ряда усилій, пришлось обратиться за содъйствіемъ къ Глашъ.

Ухватившись объими руками за сапогь, кухарка, со смъхомъ, возила меня вмъстъ съ кресломъ по комнатъ. На ея зовъ приплелась Шарлотта Ивановна.

Въ концъ концовъ, привлеченная шумомъ и смѣхомъ, появилась тантъ Мари.

Приказавъ Глангъ и антличанкъ удерживать меня въ креслъ, ея высокопревосходительство, тетушка Марія Васильевна, понатужилась, рванула нъсколько разъ и, едва не стянувъ меня съ кресла, стащила сапогъ.

— Ма foi! — съ трудомъ отдышавшись, произнесла тантъ Мари. — Это же казнь сгипетская!.. Въ другой разъ, сударъ, вмъстъ съ сапогами изволь-ка привозить лакея!

Я быль смущенъ...

### 20.

Поручикъ Борисъ Александровичъ Гиппіусъ заболёлъ приппомъ и, по этому случаю, смёну временно принялъ бирюзовый штабсъ-ротмистръ Пономаревъ.

"Балалайка" состоитъ въ Школъ на положеніи затычки. Онъ не пользуется ни малъйшимъ авторитетомъ.

Начальникъ училища и командиръ эскадрона относятся къ нему съ явнымъ пренебрежениемъ.

Юнкера хотя и любять его за мягкую, покладистую натуру, но порой не прочь надъ нимъ подшутить. А самъ Владимиръ Петровичъ, послѣ того, какъ принялъ подъ свою

высокую руку "штатскихъ изъ манежа", сталь вовсе мраченъ и пъетъ каждый день.

"Балалайка" пытается на занятіяхъ держать фасонъ, пътушится, дълаетъ замъчанія, угрожаетъ намъ даже карцеромъ. Его кволая, щупленькая фигурка, на тонкихъ журавлиныхъ ногахъ, приводитъ насъ въ игривое настроеніе. Его испитое, потрепанное житейскими бурями и спиртомълицо, длинный и острый, съ красными прожилками носъвызываютъ улыбку.

Не угодно-ли взглянуть, какъ мы ведемъ себя въ классъ, на занятіяхъ "уставомъ внутренней службы"?

И смѣхъ и грѣхъ!..

"Балалайка" взгромоздился на кафедру и выплядываетъ оттуда совсъмъ крошечнымъ. Въ его рукахъ персчинный ножикъ, которымъ онъ лъниво разръзаетъ страницы Устава. Юнкера, одинъ за другимъ, подходятъ къ кафедръ, окружаютъ руководителя, задаютъ вопросы.

"Балалайка" сперва огрызается, но мало-по-малу увлекается самъ и начинаетъ бесъдовать о скачкахъ, объ экстерьеръ, о постылой жизни въ маленькихъ гарнизонахъ.

Это его любимая тема.

— Рыпинъ?.. Кто сказалъ Рыпинъ?.. Славный Украинскій полкъ стоитъ въ Рыпинъ!.. Не говорите мнѣ больше про эту дыру!..

Гася Андреевь подходить къ кафедрѣ и подымаетъ пошкольнически руку:

- Господинъ штабсъ-ротмистръ, разръпште сказать? "Балалайка" предчувствуетъ шалость, принимаетъ свиръпый видъ, хватается за книжку устава:
  - Ну, что вамъ нужно?.. Говорите, юнкеръ Андреевъ! Гася Андреевъ наклоняется и повторяетъ:
  - Господинъ штабсъ-ротмистръ, разръшите сказать?
- Да, говорите же!.. Что вамъ угодно, юнкеръ Андреевъ?
  - Господинъ штабсъ-ротмистръ, я васъ люблю! —

шепчетъ Гася Андреевъ, обнимаетъ "Балалайку" за тонкую морщинистую шею и тянется къ губамъ своими пушистыми усами.

— Юнкеръ Андреевъ! — кричитъ "Балалайка". — Вы забываете дисциплину!.. Я посажу васъ въ карцеръ!

Смѣна хохочетъ навзрыдъ...

Въ эту минуту открывается дверь и — толъ-топъ-топъ, мелкими пажками, въ сопровожденіи эскадроннаго командира, входитъ Павелъ Адамовичъ Плеве. Его появленіе всегда внезапно. Онъ обладаетъ какою-то удивительною способностью выростать, точно изъ-подъ земли, въ самыя неожиданныя минуты.

Смъна срывается съ кафедры и бъжить къ партамъ.

— Встать, смир-на-а! — командуеть "Балалайка".

Павель Адамовичь стоить въ нѣкоторомъ недоумѣніи. Потомъ, поздоровавшись съ нами, обращается къ "Балалайкѣ":

- Штабсъ-ротмистръ, что у васъ происходитъ?
- Классныя занятія, ваше превосходительство!.. Уставъ внутренней службы! не моргнувъ глазомъ, бойко рапортуетъ Владимиръ Петровичъ.
- Хорошо!.. Очень хорошо! говоритъ начальникъ училища, пощелкивая пальцами правой руки по кулаку лъвой, и тянется за неразръзанной книжкой.

Къ нашему благополучію, звенитъ труба. Отбой!

Черезъ десять минутъ, накинувъ шинели, смѣна направляется въ манежъ, на верховую Езду. Посѣчланные кони уже ожидаютъ насъ въ предманежникѣ.

— Чередниченко, вертай коней у тую манэжъ! — гремитъ вахмистръ Бълявскій и щелкаетъ хлыстомъ по кожанымъ леямъ. — У, стерка! — угрожающе бросаетъ онъ въстовымъ. — Свынячая морда!

Еще черезъ десять минутъ, справа по одному, на двѣ лошади дистанціи, смѣна вытягивается вдоль стѣнокъ манежа. Снова начинаются вольты и полувольты, перемѣны

направленія черезъ манежъ, повороты и остановки. Провзжая мимо ствиного зеркала, мы поворачиваемъ украдкой головы и стараемся принять правильную посадку.

— Облегченной рысью, ма-а-аршъ! — командуетъ "Баладайка" хриплымъ, осиншимъ отъ спирта голосомъ.

Головной номеръ, ударивъ коня шенкелями, ведетъ смѣну рысью. Середина замялась. Маленькій Ронжинъ, желая подравнять дистанцію, выносится широкимъ махомъ впередъ, срѣзаетъ уголъ и мчится по короткой стѣнѣ манежа.

Неизвъстно по какой причинъ его гнъдой "Сибаритъ" даетъ внезапно козла и маленькій Ронжинъ, трижды перевернувшись въ воздухъ, шлепается на землю. Въ теченіе нъсколькихъ минутъ онъ сидитъ на землъ, смотритъ на смъну балдъющими глазами и очищаетъ набитый опилками ротъ.

Это — первая "рѣпа".

По этому случаю, герой дня будетъ сегодня кормить смъну сладкими пирожками.

Смѣна же поднесетъ "герою" жетонъ, въ видѣ маленькой золотой рѣпы, съ соотвѣтствующею датой и иниціалами...

### 21.

Эпидемія гриппа распространяется все шире и въ лазареть уже не менье двадцати больныхъ юнкеровъ.

Нѣсколько дней тому назадъ заболѣль и старый инспекторъ классовъ, генералъ Циргъ. По случаю болѣзни, мы не устраиваемъ ему больше очередныхъ "похоронъ", котя иногда, передъ вечернею перекличкой, к го нибудь изъ корнетовъ, по традиціи, сообщаетъ о ходѣ болѣзни:

- Трррепещи, молодежь!
- Видъ серьезный, но безъ слезъ!
- Генераль Циргь опасно болень!..

Время отъ времени, эскадронъ продолжаетъ собираться для чтенія очередного "Приказа по Курилкъ". Но теперь,

на всякій пожарный случай, приняты серьезныя мѣры. Выбирается подходящій день. Собраніе происходить въ строгой тайнѣ. На всѣхъ углахъ стоятъ "махальпые", обязанные предупредить о малѣйшей опасности.

Ярко пылаютъ свѣчи...

Свержаютъ корнетскія шапки, гусарскія, драгунскія, кирасирской дивизіи...

Настроеніе торжественное, сосредоточенное...

И снова выходитъ Костя Скуратовъ, имѣя по бокамъ двухъ архангеловъ, въ качествѣ ассистентовъ, двухъ славныхъ "маіоровъ" — Пушкина и Стефановича, откашливается и читаетъ новый приказъ:

— Приказъ по Курилкѣ за № 5...

Снова перечисляется рядъ пунктовъ, параграфовъ, правилъ, на всѣ случаи жизни юнкера "славной гвардейской Школы"... Со всѣхъ сторонъ раздаются возгласы одобренія — правильно, трррепещи, молодежь!... "Звѣри" стоятъ плотными шерентами, застывъ на мѣстѣ, держа передъ собой пылающіе огарки...

Костя Скуратовъ выдерживаетъ долгую паузу, откашливается и продолжаетъ:

— Бѣ день и бѣ ночь... Померкли свѣтила небесныя и земля разверзошася подъ ногами, и воды морскія выступаша изъ береговъ...

Въ этой стихійной катастрофѣ повинны, разумѣется, мы, жалкіе, сугубые "звѣри", съ нашими преступленіями, промахами, осѣчками, косматые варвары, ванцалы, скифы, не мѣняющіе до сихъ поръ своего "звѣринаго" облика, нарушающіе вѣковые завѣты, пятнающіе чистоту школьныхъ традицій...

Но вотъ, гаснутъ огни и гремитъ стройнымъ хоромъ знаменитая пъсня:

"Молгите, трепетные звуки, И колебать престаньте свът — Сердца корнетовъ полны муки, Сугубствамъ звърскимъ мъры нътъ!.. На средней площадкъ звенитъ труба:

- Тр-дамъ, тр-дамъ, тр-дамъ, тр-дамъ...

"Звъри", всунувъ огарки въ карманъ, вылетаютъ стремительно изъ "курилки". За ними, не торопясь, звеня шпорами самыхъ разнообразныхъ фасоновъ, венгерскихъ и корибутовъ, бальныхъ и скаковыхъ, арабскихъ, французскихъ, съ нъжнымъ малиновымъ звономъ, съ тяжелой жандармскою музыкой, выходятъ "корнеты":

- Пулей, молодежь!
- Послъднему пачка нарядовъ!
- Красивые въ переднюю шеренту! Эскадронъ строится на вечернюю перекличку...

Изъ третьято взвода, держа по привычкѣ руки въ карманахъ рейтузъ, вялой, лѣнивой, безжизненною походкой выползаетъ "генералъ-маіоръ" Ивановъ. Про него даже сложена пѣсенка:

> "Генералъ-мајоръ Ивановъ Выньте ругки изъ кармановъ!..."

Ивановъ, по причинѣ тихихъ успѣховъ въ наукахъ, зазимовалъ съ старшемъ классѣ и носитъ почетное "генеральское" званіе...

Передъ первымъ взводомъ стоитъ взводный капралъ, великій князь Борисъ.

Онъ средняго роста, съ плотной фитурой, въ короткомъ бушлатъ съ тремя нашивками на погонахъ, въ узкихъ рейтузахъ, туго обтягивающихъ его толстыя ляжки и задъ. Его упитанное, выхоленное лицо не особенно выразительно, но красиво. Къ своимъ обязанностямъ, къ строевымъ и класснымъ занятіямъ, онъ относится равнодушно. Онъ "справедливъ", вовсе не "стротъ" и, вообще, симпатичный и покладистый паренъ.

На правомъ флантъ стоятъ наши "верблюды" – огромный, съ длинной лошадиною головой графъ Паленъ, тонкіе, какъ ивовый хлыстъ — Линдеръ, Бискупскій, Случев-

скій, золотокудрый, съ осанкой античнаго божка — высокій "корнетъ" Бутурлинъ, милый и благодушный, нѣсколько развинченный Безобразовъ, суровый эстандартъ Рудневъ, грузный баронъ Сталь фонъ Гольстейнъ.

Послѣдній считается самымъ солиднымъ по возрасту изъ всѣхъ юнкеровъ эскадрона, обладаетъ основательной лысиной и, по свѣдѣніямъ, уже имѣетъ пятокъ незаконныхъ дѣтей.

Обращаетъ на себя вниманіе сантиментальная "мамочка", капралъ Давыдовъ, и гроза младшаго класса, красивый "корнетъ" — Владимиръ Эдуардовичъ Фуксъ...

Вотъ первый кавалеръ и танцоръ, мечта вскхъ институтокъ — бълокурый весельчакъ Гудима...

Вотъ взводный четвертаго взвода, красивый капраль Велигоновъ, женоподобный Романъ Якобсъ, стройный сербъ Грушчъ, мазочка Карцовъ, беззаботный Трушковскій, отдъленный эстандартъ Спиридоновъ, задумчивый Ознобишинъ и баронъ Неттельгорстъ, маленькій, хорошенькій, какъ куколка, князь Баратовъ...

Вотъ вислоухій молодой Папенгутъ, котораго, въ шут-ку, зовутъ "Маменшлехтомъ".

Вотъ худощавый юнкеръ съ татарскимъ лицомъ — Сергъй Юматовъ, смазливый моншеръ Голубовъ, лихой Купреяновъ, бъленькій Шкотъ, пылкій лезгинъ Таучеловъ, краслвый брюнетъ Насоновъ, веселый, въчно подъ легкимъ газомъ, неунывающій "маіоръ" Стефановичъ...

Ну, и въ первую голову, конечно, Костя Скуратовъ, лейбъ-трубачъ, регентъ церковнаго хора, непревзойденный виртуозъ и мастеръ на всѣ руки, самый лихой, самый отчетливый, съ коротенькимъ ежикомъ, съ слегка припухшими вѣками, съ своею особой раскачивающейся походкой

— Трррепещи, молодежь!...

Еще не вышель эскадронный вахмистрь изъ своей "вахмистерской", и благородное "корнетство" занимается обычной муштровкой:

- Видъ веселый, но безъ улыбокъ!
- Молодой Панютинъ, разскажите исторію вашей первой любви!

- Кто сидълъ на Гохкирхенской колокольнъ?
- Капитанъ Годи!
- Правильно, молодой!

### 22.

Въ субботу я не предполагалъ идти въ отпускъ. Я котълъ посвятить вечеръ подготовкъ къ очередной репетиціи по тактикъ и заработать у Морица-Кавелахтскаго полный баллъ.

Однако, Дробышевскій уговориль составить ему компанію и принять, по его выраженію, "маленькую порцію кислорода".

Къ полуночи было ръшено вернуться въ Школу.

Одъвшись, мы вышли на улицу, отказались отъ услугь поджидавшихъ извозчиковъ и направились пъшкомъ по проспекту.

Пройдя Египетскій мость, съ привставшими на чугунныхъ лапахъ, красными сфинксами на углахъ, мы вышли на Рижскій проспектъ...

Вечерѣло.

На улицахъ, одинъ за другимъ, зажигались фонари. Желтый свътъ дрожалъ на влажныхъ панеляхъ, по которымъ, взадъ и впередъ, по всъмъ направленіямъ, катилась уличная толпа.

Проходили пожилые чиновники въ форменныхъ фуражкахъ съ кокардами на тульв, въ очкахъ, съ кожаными туго набитыми портфелями, спвишвине изъ департаментовъ, консисторій и другихъ учрежденій къ спокойному семейному очагу.

Стремительно мчались малые изъ булочныхъ и пивныхъ, половые изъ чайныхъ, трактировъ и ресторановъ. Шли тяжелой, размъренною походкой носильщики, разносчики, почтальоны. Торговки, сидя подтъ ларей, голосисто зазывали прохожихъ:

- Баранки!
- Бублички!

# — Прянички вяземскіе!

У цирюленъ и лабазовъ, у настежь распахнутыхъ мясныхъ, зеленныхъ и овощныхъ лавокъ, стояли приказчики, глазѣли на публику, ржали молодымъ жеребинымъ смѣхомъ. Проходившія женщины толкали локтями въ бокъ, шуршали юбками, подмигивали глазами.

На Садовой улицъ движение было еще бойче.

Съ тяжелымъ грохотомъ ползли телъги, груженыя жельзнымъ ломомъ, мебелью, кожей, мясными тушами. Тряслись извозчики, мчались пролетки на резиновыхъ шинахъ, и кареты, запряженныя парами крутобокихъ коней. По мъръ приближенія къ Гостинному Двору, улица все болье оживлялась. Густая толпа становилась пестрье, разнообразнье. Безчисленные огни горъли со всъхъ сторонъ. Отъ Сънного Рынка тянуло сырыми, острыми запахами...

Дробышеескій неожиданно свернуль въ переулокъ, остановился и закуриль папиросу.

- Черкесовъ, будъ другомъ? произнесъ онъ послъ затяжки и просительно посмотрълъ на меня:
- Завернемъ на минутку!... Если не желаешь, можешь не участвоватъ въ удовольствіи! Принципіально!... Ты въдь еще святой! добавилъ онъ небрежнымъ тономъ и грубо захохоталъ.

Сдълавъ нъсколько шаговъ, онъ остановился передъворотами.

Мы вошли во дворъ, скупо освъщаемый газовымъ фонаремъ. По темной лъстницъ, спугнувъ кота, стремительно нырнувшаго подъ ноги, поднялись на второй этажъ.

— Фу, дьяволь! — выругался Станиславъ Станиславовичь, сорвавшись со скользкой ступени. — Темно, какъ у арапа!

Дробышевскій остановился передъ дверьми, прислупьался, заглянуль въ щелку, потянуль ручку звонка. Пахло кухней, зеленымъ мыломъ, сырымъ бѣльемъ.

Дверь открыла намъ дъвушка, почти ребенокъ, хрупкая, тоненъкая, свътловолосая, съ испуганными голубыми глазами, въ простомъ ситцевомъ платьицѣ, со сборками на груди.

- Здравствуй, Таня! сказалъ Дробышевскій и, обращаясь ко мнъ, церемонно представилъ:
- Татьяна Андреевна Сладкодухова!... Графъ Бенгальскій!... Будьте знакомы!

Я протянуль руку. Таня застънчиво улыбнулась, неръщительно подала ручку и повела за собой.

Въ низкой маленькой комнатъ, съ грязными, закопченными обоями, было неприбрано и убого.

На кругломъ столъ горълъ керосиновый ночничокъ, валялись остатки ъды, альбомъ въ затрепанномъ переплетъ, щипцы для завивки волосъ.

На комодѣ стояло разбитое зеркальце, пудреница, граненый флакончикъ изъ-подъ духовъ. Въ углу, накрытая стеганымъ одѣяломъ, смутно бѣлѣла кроватъ съ горой взбитыхъ подушекъ, съ жищенькимъ коврикомъ на полу, съ рядомъ фотографическихъ карточекъ, прикрѣпленныхъ къ стѣнѣ.

— Да ты не робъй, Танюша! — произнесъ Дробышевскій, покровительственно хлопая дъвушку по плечу. — Свои люди!... Не правда-ли, графъ?... Что ты скажешь?

Я промычаль въ отвъть, искоса взглянуль на Таню и придвинуль альбомъ.

Дробышевскій сняль шашку, скинуль шинель, досталь изъ кармана рейтузъ бутылку и поставиль на столь.

— Ну, дътки мои, угощайтесь! — продолжалъ Дробыппевскій, играя роль хозянна и, мало-по-малу, разсъивая общее замъщательство: — Будьте, какъ дома!

Онъ громко смѣялся, помогаль дѣвушкѣ убрать столь, раздобыль откуда-то пару рюмокъ и чайный стаканъ, напѣвалъ и кружился по комнатѣ, съ лукавымъ видомъ, на ципочкахъ, подходилъ къ кровати, и съ размаху садился на нее, отчего трещали пружины и звенѣло стекло на столѣ.

— Графъ, твое здоровье!... Танюша!... Пей до дна, пей до дна! — кричалъ Дробышевскій, чокаясь полнымь стаканомъ.

Таня боязливо пригубливала ликеръ. Вспыхивая и наливаясь румянцемъ, отвѣчала на мои фразы, которыя я съ усиліемъ выжималъ, пытаясь расположить къ себѣ дѣвушку и развѣять ея смущеніе.

Я даже отпустиль по ея адресу какой-то дешевенькій комплименть, но тотчась смутился и покрасныть, въ свою очередь. Затымь, углубившись въ альбомъ, сталь разсматривать карточки.

Дробышевскій подливаль въ рюмки, хмівлівль и съ каждой минутой приходиль въ большее возбужденіе.

— Танюша, поди-ка сюда!... Я тебѣ кое-что скажу! — обратился онъ къ дѣвушкѣ и, схвативъ за руку, привлекъ къ себѣ. Потомъ, не взирая на сопротивленіе, усадить дѣвушку на кольни и, внезапнымъ движеніемъ, погасилъ ночникъ.

Въ темнот в слышался шопотъ, возня, шорохъ скидываемой одежды.

Въ окно, сквозь тонкую занавѣску, мерцали городскіе отни...

Звенъли звонки...

Доносились заглушенные шумы...

## 23.

— Тикъ-такъ, тикъ-такъ! — вызваниваетъ маятникъ часовъ въ четвертомъ взводъ и бъгутъ минуты, часы, дни, недъли.

Лекціи, репетиціи, верховая ѣзда — смѣняются одно другимъ, а въ промежуткѣ бесѣда въ "чайной компаніи", воспоминанія о далекомъ родномъ гнѣздѣ, кратковременныя прогулки по городу...

Неожиданное приключение на Садовой, въ течение нъсколькихъ дней, продолжало меня волновать.

Это было пля меня совсемъ ново.

Физическая близость къ женщинѣ была мнѣ незнакома.

Обстановка, въ которой протекло мое дътство, отро-

чество и первая юность, оберегала меня отъ этихъ соблазновь, противопоставляя имъ увлеченія иного рода, въ видъ охоты и рыбной ловли, коллекціонированіи марокъ, старинныхъ монетокъ, въ чтеніи захватывающихъ воображеніе авантюрныхъ романовъ.

Женщина же представлялась мнѣ обыкновенно или въ образѣ матушки, или сестры, въ веселыхъ хохотушкахъ-сверстницахъ, порхавшихъ на паркетѣ женской гимназіи, въ бальныхъ залахъ кадетскаго корпуса, или въ юныхъ подругахъ, съ бантиками и золотыми косичками — участницахъ безхитростныхъ деревенскихъ забавъ.

Дробышевскій ознакомиль меня впервые съ чѣмъ-то загадочнымъ, жуткимъ своею таинственной сущностью, въ области отношеній двухъ различныхъ половъ.

Непосредственно на моихъ глазахъ произошла сцена, въ одно миновенье наполнившая сознаніе новымъ, острымъ, тревожно-влекущимъ чувствомъ. Точно весь міръ раздълижея на двѣ четкія, совершенно разныя половины, которыя до сихъ поръ были слиты въ одинъ общій человѣческій хаосъ.

Было страшно, было неотразимо-волнующе и любонытно это открытіе и, одновременно, что-то неясное закопошилось въ душѣ...

Между прочимъ, почему-то распространено мнѣніе, будто мы, юнжера Школы, въ отношеніяхъ къ женщинамъ создали нѣкій культъ?

Будто являемся, якобы, ихъ первѣйшими кавалерами, покорителями сердецъ, волокитами, ухажорами, непревзойденными ловеласами, чичисбеями, срывателями цвѣтовъ наслажденій?

Это не совсимъ върно.

Мы не простираемъ своихъ увлеченій къ слабому и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ говорится, къ прекрасному полу, дальше обычнато участія на свѣтскихъ балахъ, на институтскихъ и гимназическихъ вечеринкахъ и относимся къ

женщинамъ, въ большинствъ, съ долею снисходительности и даже нъкотораго пренебреженія.

Разговоры о женщинахъ, объ ухаживаніи, о любви — въ нашей юнкерской жизни занимаютъ сравнительно скромное мъсто. Такъ называемые, дамскіе кавалеры, бабники, шаркуны не пользуются у насъ большимъ уваженіемъ.

Женщина — олидетвореніе слабости, духовной и физической немощи, сантиментальныхъ капризовъ, вътренности, кокетства.

Это не отвъчаетъ нашему идеалу.

Иной культъ — культъ лихости, силы, молодечества и бравады, культъ верхового коня, играетъ у насъ главную роль и составляетъ наше призвание:

"Золото купить гетыре жены, Конь же лихой не имъеть цъны: Онь и оть вихря въ степи не отстанеть, Опь не измънить, онь не обманеть."

Нашъ культъ — служба конницѣ, служба "оружію боговъ". Это профессія, которой мы себя посвятили и поклоняемся. Мы любимъ ее страстной любовью и одинаково любимъ все то, что съ нею связано — ржанье коней, запахъ конюшни, пѣніе кавалерійскихъ сигналовъ.

Все остальное отступаеть у насъ на второй планъ.

Во имя этой любви мы сознательно переносимь два года тяжелой работы, строевую муштровку, цукъ юнкеровъ старшаго класса, которые, не переставая, продолжаютъ заниматься нашей шлифовкой и являются, въ сущности, нашими главными наставниками и учителями.

Они хранители священных завѣтовъ, блюстители кавалерійскаго духа и славныхъ традицій, пронесенныхъ черезъ длинный рядъ поколѣній, одновременно съ шутливой юнкерскою молитвой поэта:

"Царю Небесный, Спаси меня Отъ куртки тъсной, Какт отт огня.
Отт фланкировки
Меня избавь,
Вт парадировки
Меня не ставь.
Пускай вт манежть
Алехинт гласт
Какт можно ръже
Тревожитт наст.
Я, Царь Всевышній,
Хорошт ужт тъмт,
Что просьбой лишней
Не надоъмт!"

Мы грезимъ о подвигахъ, мечтаемъ о славъ...

О конныхъ атакахъ Домбровскаго подъ Соммсю-Сіеррой, ротмистра Бехтольстима въ бою подъ Кустоццой, пруссака Бредова въ кровавой схваткъ подъ Марсъ-ла-Туромъ...

Мы мечтаемъ о рейдахъ Моргана, о великолъпныхъ кавалерійскихъ броскахъ Зейдлица, Цитена и Мюрата, Латуръ-Мобура и Нансути, о дерзкихъ набъгахъ партизановъ Отечественной войны — Давыдова и Сеславина, Дорохова и Фигнера...

Вотъ нашъ истинный культъ!...

Время отъ времени, я продолжаю, однако, размышлять о Танечкъ Сладкодуховой.

Все съ большею силой меня начинаетъ охватывать любопытство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какая-то необъяснимая тревога, какой-то острый, волнующій интересъ и цѣлый рядъ самыхъ разнообразныхъ, противорѣчащихъ другь другу чувствъ, въ которыхъ не могу разобраться.

Все это такъ ново и неожиданно.

Я не въ претензіи на Дробышевскаго. Но въ слъдующій разъ все же попрошу его избавить меня отъ прогулки въ направленіи къ Гостинному Двору...

— Тропъ-тропъ-тропъ!

Четвертая смѣна младшаго курса трясется строевой рысью. Мягко звенять трензеля, щелкаеть бичь, поручикь Борись Александровичь Гиппіусь кидаеть короткія замѣчанія:

- Князь Елецкій, приверните кольно!
- Юнкеръ Зарубаевъ, каблукъ!
- Рогуля, дистанцію!

Верховая ѣзда производится ежедневно, день въ день, не взирая ни на какую погоду или случайныя обстоятельства. Мало-по-малу, мы "усаживаемся" прочно въ сѣдло, держимъ правильную посадку, пріобрѣтаемъ балансъ. Уже отъ простого толчжа мы не вылетаемъ, какъ это случалось какой нибудь мѣсяцъ тому назадъ, изъ сѣдла. Командиръ эскадрона замѣчаетъ наши успѣхи и, вмѣсто суровыхъ окриковъ, находитъ порой иныя слова.

Но все же, еще въ теченіе многихъ недѣль, вплоть до самаго Рождества, мы будемъ трястись безъ стременъ, на однихъ трензеляхъ, ежедневно мѣняя коня, пересаживаясъ съ "Египтянки" на "Баядерку", съ "Сибарита" на рыжаго "Кабардинца" или на вороного "Экватора", или на злобнаго, дикаго, способнаго выкинуть любое колѣно, нестерпимо тряскаго "Идіота".

А шпоры?

О, до шторъ еще далеко!.. Мы носимъ ихъ лишъ при городской формѣ, а при возвращеніи изъ отпуска обязаны тотчасъ снимать...

Падаетъ тусклый вечеръ.

Мы возвращаемся изъ манежа слегка утомленные, съ болью въ суставахъ, въ поясницѣ и въ мускулахъ. Быстро проходитъ объдъ. Черезъ полчаса начинаются репетиціи...

Сегодня въ нашемъ классъ "Законовъдъніе". Это легкій предметъ и читаетъ его, вдобавокъ, кроткій, благодушный, слѣпой старецъ Бакшеевъ. Уже за одинъ выходъ онъ ставитъ шестерку. Если выжать нѣсколько фразъ, можно разсчитывать на вполнѣ сносный баллъ.

При всемъ томъ, имъются юнкера, которые прибъгаютъ къ различнымъ уловкамъ.

Чаще всего у Бакшеева продълывается такой номеръ.

— Юнкеръ князь Андрониковъ! — вызываетъ профессоръ.

Вова Андрониковъ, съ лукавой улыбкой на кругломъ румяномъ лицѣ, подходитъ къ кафедрѣ, бойко отвѣчаетъ на заданную тему и, получивъ полный баллъ, садится на мѣсто.

— Юнкеръ Поповъ! — вызываетъ Бакшеевъ.

Но вмѣсто Попова, надѣвъ фуражку и нацѣпивъ шашку дневальнаго, снова выходитъ Андрониковъ, мѣняетъ голосъ, походку, манеру и отвѣчаетъ за своего друга.

Бакшеевъ ставитъ десятку и, одобрительно кивнувъ головой, отпускаетъ: "Хорошо, юнкеръ Поповъ, садитесь!"

Юнжеръ Бабкинъ! — вызываетъ близорукій профессоръ.

Въ третій разъ выходитъ Вова Андрониковъ. Теперь онъ въ очкахъ, а голова повязана чернымъ фуляромъ. У него чертовски болятъ зубы и, по этой причинѣ, фразы произносятся глухо, невнятно, со свистомъ и пришепетываніемъ. Однако, профессоръ вполнѣ удовлетворяется отвѣтомъ и, изъ состраданія къ больному юнкеру "Бабкину", ставитъ ему двѣнадцать.

Классъ, едва удерживаясь отъ хохота, съ любопытствомъ слѣдитъ за спектаклемъ. Тутъ нужно быть на чеку. Самое опасное, въ этомъ случаѣ, неожиданное появленіе эскадроннато командира, инспектора или, въ особенности, Павла Адамовича Плеве.

Комическій фарсь можеть закончиться печальною прамой...

Репетиція кончилась.

Юнкера разошлись.

И во всъхъ взводахъ, на средней площадкъ и въ коридорахъ, уже идетъ обычная муштра:

- Молодой Соколовъ, что такое прогрессъ?
- Прогрессъ есть константная эксибиція секуляршыхъ новаторовъ! — отвѣчаетъ Соколовъ, растекаясь въ улыбку.
- Безъ улыбокъ, молодой Соколовъ!.. Пачку нарядовъ!.. Явитесь вахмистру!
  - Молодой баронъ Врангель, что такое брокдаунъ?
  - Правильно, молодой!.. Кру-гомъ!.. Ногу выше!
  - Молодой Офросимовъ, что такое механика?
- Механика есть экстрактъ феноменальной глупости, господинъ корнетъ!
- Правильно, молодой!.. Примите корнетское спасибо!

А со стѣнъ средней площадки тлядятъ мраморныя скрижали съ золочеными буквами, хранящія, въ назиданіе покольніямъ, славныя имена:

## Лейбъ-Гвардіи Семеновскаго полка Прапорщикъ Николай Махотинъ.

Это было давно, полвѣка тому назадъ, когда училище называлось "Школой гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юнжеровъ". Прапорщикъ Махотинъ сталъ впослѣдствіе главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведеній, генераломъ-отъ-инфантеріи Махотинымъ...

## Лейбз-Гвардіи Уланскаго Его Велигества полка Корнетз Павелз Плеве.

Да, нашъ суровый педантъ, столь нелюбимый нами начальникъ, тоже былъ нѣкогда юнкеромъ Школы, косматымъ "звѣремъ", лохматымъ вандаломъ, сарматомъ, скифомъ... И вѣроятно не разъ стоялъ "подъ-шашкой" за полный баллъ по "сугубымъ" наукамъ...

# Лейбъ-Гвардіи Гусарскаго Его Велигества полка Корнетъ Евгеній Миллеръ.

Звенитъ труба.

Эскадронъ строится на ужинъ.

Эскадронный вахмистръ читаетъ приказъ:

"Сегодня, въ шесть часовъ вечера, скончался инспекторъ классовъ ввъреннаго мнъ училища, генералъмајоръ Циргъ".

Мы поражены.

Это известие звучить для насъ чемъ-то неожиданнымъ, непонятнымъ.

Еще такъ недавно мы "хоронили" инспектора по нашему комическому обряду. Это казалось неизмѣннымъ и вѣчнымъ. Черезъ три дня мы похоронимъ его по настоящему.

— Бъдный генералъ Циргъ!

Училище облеклось въ трауръ. Въ теченіе нѣсколькихъ дней въ эскадронѣ умолкли пѣсни и веселыя шутки. И даже цукъ передъ лицомъ скорбнаго событія временно прекратился.

Въ сѣрый дождливый осенній денъ медленно двигалась погребальная колесница по Новопетергофскому проспекту, къ мѣсту послѣднято упокоенія. Эскадронъ Школы и казачья сотня шли впереди прочихъ войскъ. Были депутаціи отъ разныхъ училищъ, ленты, вѣнки.

Прогрохоталь прощальный залиъ:

— Ба-бахъ!

И генералъ Циргъ почилъ навсегда...

На должность инспектора классовь быль назначень генераль Будаевскій, очень скоро завоевавшій наши симпатіи бѣлою подкладкою сюртука, кошно-артиллерійскою лихостью и особенными словечками:

- Что за шумъ въ хвостъ колонны?
- Разрядить коридоръ!

Былъ ясный, потожій, октябрыскій день, совершенно не петербургскій.

Нѣжно голубѣло огромное небо, на которомъ, точно табуны бѣлыхъ коней, разбѣжалась цѣпь маленькихъ облачковъ. Солнце кидало пригоршнями полновѣсное золото на гранитъ, на воду каналовъ, на стекла и крыши домовъ и, казалось, улыбалось своей расточительности, точно счастливая, легкомысленная красотка...

Пройдя Поцълуевъ мостъ, я бойко шагалъ по Морской.

Было рано. На улицѣ было пустынно. Но городъ уже пробуждался отъ сна и надѣвалъ свои праздничныя одежды. Неожиданно показался кэбъ, запряженный парою рыжихъ нормановъ. На козлахъ сидѣло два офицера. Одинъ изъ нихъ правилъ, и былъ одѣтъ въ алый гусарскій мундиръ. Другой былъ въ адъютантскомъ сюртукѣ, при аксельбантѣ.

Кэбъ быстро мчался навстрвчу.

Но онъ еще далеко не поровнялся со мной, когда, согласно воинскому уставу и традиціямъ Школы, я изготовился достойнымъ образомъ отдать честь.

Я укоротиль шагь, звонко ударяя ступней по панели — разъ-два! одной рукой подобраль шашку, другую поднесь къ головному убору, одновременно круто повернувъ голову въ сторону офицеровъ.

Кэбъ быстро промчался.

Я продолжаль следовать дальше.

Въ слъдующее миновенье, властный и ръзкій, какъ металлическая труба, голосъ окликнуль:

— Юнкеръ, пожалуйте сюда!

Кэбъ стояль на Морской. Офицеры, обернувшись, смотръли въ мою сторону.

Я подошель къ экипажу, взглянулъ на высокія козлы — и ноги мои приросли къ мостовой.

Офицеръ въ аломъ гусарскомъ мундиръ, съ бичомъ и

возжами въ рукахъ, былъ — генералъ-инспекторъ кавалерін, великій князь Николай Николаевичъ!..

Да, это быль онь, съ сухимь, породистымь, слегка надменнымъ лицомъ, съ подкрученными кверху усами, съ острой рыжеватой бородкой — столь знакомый мив по портретамъ, развъщаннымъ по всъмъ угламъ эскадрона.

Онъ мрачно взглянулъ на меня и процъдилъ:

— Юнкеръ, вы не стали во фронтъ!... Явитесь въ Школу и доложите дежурному офицеру!.. Ваша фамилія?

— Черкесовъ, ваше императорское высочество!

Великій князь недовольно покачаль головой, щелкнуль бичомъ по лошадямъ и умчался...

Повернувшись налѣво-кругомъ, я побрелъ обратно на Новопетергофскій проспектъ.

Боже, что пережиль я за это короткое путешествіе?.. Какія мысли, какія чувства не терзали мою бідную душу?

— Конецъ! — думалъ я, ошеломленный, взволнованный сверхъ всякой мъры, трепещущій въ ожиданіи неизбъжнаго приговора.

Ахъ, здъсь не можетъ быть ни малъйшихъ сомнъній!.. Не стать во фронтъ великому князю, августъйшему генераль-инспектору кавалеріи?.. Какой стыдь, какой срамь!.. Какъ покажусь я на глаза моимъ друзьямъ, "корнетамъ", офицерамъ "славной гвардейской Школы"?..

"Юнкеръ Черкесовъ, за нарушение воинскато долга, исключается изъ списковъ училища!" уже читаль я пунктъ рокового приказа.

Одно время я быль въ колебаніи. Какъ мнѣ явиться?.. Что мнѣ сказать?.. Чѣмъ оправдать свой поступокъ?..

Можетъ бытъ, лучше скрыться, исчезнуть навъки и навсегла?...

Когда я явился въ Школу и доложилъ дежурному офицеру, поднялась суматоха. Командиръ эскадрона схватился за свою лысую голову и отъ ужаса не могь вымольить ни единаго слова. Потомъ, приказаль дохнуть ему въ лицо, желая убъдиться, что я не пьянъ.

Потомъ пришелъ начальникъ училища.

Павелъ Адамовичъ, наоборотъ, пыталъ меня на протяженіи цѣлаго часа, знакомясь съ деталями и мотивами преступленія.

- Какъ это случилось, юнкеръ Черкесовъ? спрашивалъ Павелъ Адамовичъ, безпокойно поблескивая изъ-подъстеколъ пенснэ своими маленькими глазками и, по привычъкъ, хлопая пальцами правой руки по кулаку лъвой.
- Удивительно!... Изумительно! продолжалъ Павелъ Адамовичъ. Вы забыли Инструкцію?.. Вы не считаете нужнымъ исполнять требованія устава внутренней службы?.. Нехорощо!.. Очень нехорошо!.. Мы съ вами еще поговоримъ!

Офицеры стыдили меня за разсъянность. "Корнеты" ругали за посрамленіе школьных традицій:

- Сугубый Черкесовь, великихь князей зываеть!
- Скифы, вандалы!
- Лохматые, косматые, хвостатые звъри!
- Трррепещи, молодежь!..

Вскоръ меня вызвалъ "Плъщакъ".

Онъ посмотрѣлъ на меня своими добрыми лошадиными глазами, обнялъ за талію и лично отвелъ подъ арестъ.

Я просидъть въ карцеръ пять томительныхъ сутокъ, предаваясь убійственнымъ размышленіямъ...

## 26.

Тетушка Марія Васильевна, обезпокоенная моимъ долгимъ отсутствіемъ, прівхала ко мнв на Новопетергофскій проспектъ.

Она вызвала меня въ пріемную и по моему грустному виду рѣшила, что я нездоровъ.

- Что съ тобою, Георгій? спросила взволнованно тантъ Мари. Да ты никакъ боленъ?.. Похудѣлъ, поблѣднѣлъ, на тебѣ лица нѣтъ!.. Tu est complètement malade?
- Я здоровъ, тетушка! произнесъ я, почтительно прикасаясь губами къ рукъ. Произошелъ ужасный случай!

И я передаль Маріи Васильевить исторію у Поцълуева моста...

Къ моему изумленію, тантъ Мари отнеслась къ разсказу спокойно. Она пожурила меня слегка за разсѣянность. Какъ же это, дескать, принять великато князя за обыкновеннаго человѣка?.. И ростъ, и фигура, и лицо его совсѣмъ исключительны!.. Въ столицѣ, да, пожалуй, во всей имперіи второго такого не сыщешь!...

— Ничего, успокойся, мой другь! — произнесла ласково тантъ Мари и провела рукой по моимъ волосамъ. — Все это пустяки!.. Все образуется!..

Марія Васильевна на минуту задумалась:

- Вотъ только не понимаю я его императорское высочество!... Накричалъ, набурлилъ, распътушился... Ну къчему?.. Зачъмъ эти строгости?.. Ей-Богу, не понимаю! Тантъ Мари задумаласъ снова:
- Ну, сдълать бы замъчаніе, пристыдиль, посовътоваль бы въ другой разъ быть внимательнъй... А то еще посадиль бы къ себъ на козлы, поговориль по душамъ, да и отвезъ бы ко мнъ на Васильевскій... Много полеэнъе было бы и для тебя и для него... Знаетъ ли онъ точно вашу школьную жизнь?.. Сомнъваюсь... А ужъ вспоминалъ бы ты его до конца дней съ великою нъжностью... Не такъ ли?
- Тетушка, вы забываете, что это военная служба! — пытался я было оправдать поведение великаго князя.
- Нѣтъ, не понимаю я этого, мой дружокъ! сказала съ рѣшительностью тантъ Мари. Завтра же повидаюсь съ графиней Евдокіей Валерьяновной и разскажу... Она энакома съ грандюкомъ... Пускай-ка, при случаѣ, сдѣлаетъ ему репримандъ!
  - Сохрани Боже, тетушка! воскликнуль я и, на

миновенье, даже похолодълъ. — Прошу васъ, не дълайте этого!... Вы хотите меня окончательно погубить?

Марія Васильевна разсм'вялась:

- Обязательно разскажу!... Да чего ты волнуешься?.. Ну, ладно, ладно... Успокойся, мой другь!.. Если не желаешь, буду молчать!
- Да, кстати, вотъ что! произнесла тетушка, принявъ снова сосредоточенный видъ. Евдокія Валерьяновна уже прослышана про тебя... Какой Черкесовъ?.. Не изъ Павлиновки?. Не Надежды-ли Николаевны сынъ?.. Вы въдъ сосъди?.. Графское всего въдъ въ какихъ-нибудъ тридцати верстахъ?.. Объщала тебя привезти... Устроятъ тебъ смотрины... Не отвертишься, мой дружокъ!

Тантъ Мари посидъла еще четверть часа, поцъловала меня на прощанье и уъхала.

И я снова погрузился въ свои размышленія...

Да, тетушка, пожалуй, права.

Въдъ не нарочно же я совершилъ свое преступленіе? Могъ ли я, жалкій провинціалъ, подозръвать, что великій князь способенъ сидъть на козлахъ и управлять лошадьми, какъ простой смертный?

Въ этихъ случаяхъ мнѣ представлялась почему-то карета, съ золотыми коронами на фонаряхъ, толстый кучеръ съ медалями, форейторы впереди, лакеи на козлахъ и на запяткахъ... А изъ окна кареты выглядываетъ величественная особа, въ генеральскомъ мундирѣ, при эполетахъ, съ орденами и голубой андреевской лентой черезъ плечо...

Я просто принялъ великаго князя за гусарскаго офицера, совершающаго утреннюю прогулку.

Онъ такъ строенъ и моложавъ, при этомъ безъ всякихъ отличій на доломанѣ, ну совершенно, какъ субалтернъ-офицеръ, находящійся передъ взводомъ!...

Да, пожалуй, если бы, остановивъ, великій князь сказалъ меть нъсколько словъ, ласково пожурилъ за разсъянность и отпустиль съ миромъ — о, какъ затрепетало бы мое юное сердце, съ какимъ восхищениемъ я бы вспоминаль эту встръчу!

Впрочемъ, онъ тоже правъ.

Военная дисциплина сурова и безполцадна...

27.

Громовъ, какъ я уже говорилъ, попалъ къ "верблю-дамъ".

Вначаль это его ньсколько огорчало. Мало-по-малу онъ, однако, привыкъ и даже подобралъ себъ небольшую дружескую компанію.

Въ центръ этой "всепьянъйшей компаніи" стоитъ Гаврюшка Мятлевъ, самый богатый изъ юнкеровъ эскадрона, получающій до тысячи рублей въ мъсяцъ и пропивающій такую же сумму въ долгъ.

Не взирая на свой богатырскій ростъ и сложеніе, Громовь обладаеть чрезвычайно слабою волей и очень быстро подпадаеть подъ вліяніе окружающихъ.

Я имью основанія за него безпокоиться.

Правда, сейчасъ, пока онъ состоитъ на положенім "звѣря", ему волей-неволей приходится слѣдить за собой. Въ стѣнахъ Школы ему напиваться нельзя. Но я знаю, что по субботамъ, едва вырвавшись изъ училища, онъ тотчасъ направляется съ пріятелями въ одинъ маленькій облюбованный ресторанъ, занимаетъ отдѣльный кабинетъ и пьянствуетъ до разсвѣта.

Въ тъхъ же случаяхъ, когда дядюшка Артемій Петровичъ уъзжаетъ въ провинцію, на желъзнодорожныя изысканія, Громовъ съ Гаврюшкой Мятлевымъ устраиваютъ пьяныя оргіи на квартиръ.

Я участвоваль въ нихъ нъсколько разъ.

Компанія состоить изь десяти-пятнадцати человѣкъ. Изь юнкеровъ Школы неизмѣнными завсетдатаями являются краснорожій пьяница Валерьянъ Зарубаевъ, баронъ Штейнгель, красивый Скалонъ, "маіоръ" Гржибовскій и

"маіоръ" Моласъ, сынъ богатато бакинскаго нефтяника — "маіоръ" Зубаловъ. Часто появляется пажъ Веригинъ, лищеистъ Вонлярлярскій, гардемаринъ Пилкинъ 12 и нѣсколько молодыхъ статскихъ людей, въ томъ числѣ — "Ду-ша Общества", баронъ Фердинандъ Фердинандовичъ Ашъ.

Иногда приглашаются "дамы".

Баронъ Фердинандъ Фердинандовичъ или просто "Фрэдъ" является, пожалуй, главной фитурой.

Не взирая на сравнительную молодость, онъ состоить чиновникомъ для порученій при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, имѣетъ личныя средства, большія связи и, съ внѣшней стороны, служитъ образцомъ "хорошаго тона".

Онъ носитъ монокль, одъвается съ ръдкою элегантностью, импонируетъ безукоризненными манерами, свътскимъ лоскомъ, детальнымъ знаніемъ столичнаго свъта и полусвъта.

Баронъ быстро сошелся со мной, въ первый же вечеръ предложилъ выпить на "брудершафтъ", оказываетъ мнъ знаки сердечной симпатіи.

Нужно ли упоминать, что баронъ вполнѣ въ курсѣ нашей кавалерійской жизни, живетъ нашими интересами и порой искренно сожалѣетъ, что не носитъ кавалергардскій мундиръ? Его лексиконъ не уступаетъ нашимъ юнкерскимъ выраженіямъ. Иногда представляется, будто онъ только-что соскочилъ съ нашей школьной скамыи и, лишъ по недоразумѣнію, носитъ щилиндръ и визитку...

Вечеринки проходять обычно съ большимъ оживленіемъ.

Настроеніе царить самое непринужденное. Вино и водка льются рѣкой. Не переставая гремить хохоть и смъхъ, поцълуи, визгь молодыхъ женщинъ, застольныя пъсенки:

"Брюнетка жена. мужг брюнетг, Кг нимг вхожг бълокурый корне-етг..."  Иногда отдѣльныя парочки, подъ различными предлогами и безъ всякихъ предлоговъ, подымаются отъ стола и, на нѣкоторое время, скрываются во внутреннихъ аппартаментахъ.

> "За ужи-номъ, Въ компаніи веселой, За ужиномъ, Гдъ кутятъ до зари..."

Я не чувствую, однако, влеченія къ этимъ шумнымъ попойкамъ, въ особенности, когда къ концу вечера онъ превращаются въ дикую, буйную, совершенно безудержную вакханалію.

Въ этихъ случаяхъ я пытаюсь заблаговременно скрыться. Но это не всегда удается...

И вотъ, однажды, когда вечеръ былъ въ полномъ разгарѣ, когда уже чувствовалась нѣкоторая сонливость, а голова кружилась отъ выпитаго вина, баронъ съ таинственнымъ видомъ подошелъ ко мнѣ:

— Къ дыяволу! — шепнулъ онъ. — Перейдемъ въ сосъднюю комнату!.. Насъ ожидаютъ!

Я искренно обрадовался.

- "Кутъ"! обратился я къ сидъвшему рядомъ Скалону. — Будь добръ, займи мою даму!
- Есть! улыбнулся "Кутъ", кивнулъ золотымъ ежикомъ и подсълъ къ хорошенькой, уже совсъмъ разомлъвшей, иъвичкъ изъ "Виллы Родэ".

Я поднялся и послъдоваль за барономъ.

Въ просторномъ дядюшкиномъ кабинетъ темнаго дуба уже сидъло нъсколько человъкъ. За низкимъ круглымъ столомъ велась игра. На сукнъ валялись карты, кредитки, золотыя и серебряныя монеты. Стояли наполовину опорожненные стаканы съ виномъ, бутылки съ сельтерскою водой. Табачный дымъ наполнялъ комнату мягкими голубоватыми клубами.

Баронъ присълъ со мною къ столу и тотчасъ принялъ участіе въ понтировкъ.

Онъ игралъ смъло, размащистою манерой, обнаружи-

вая искусство стараго игрока. Вдобавокъ, счастъе ему благопріятствовало. Передъ нимъ образовалась цълая груда кредитокъ и вскоръ перешель банкъ.

Баронъ улыбнулся краешкомъ рта и залномъ вышилъ стаканъ.

— Черкесовъ! — произнесъ онъ, обращаясь ко мнв. — Принимаю въ компанію!.. Идетъ?

Я нерѣшительно кивнуль головой.

Баронъ потребовалъ новыя карты, щелжнулъ колодой, "мессье, прошу дѣлать вашу игру!", сказалъ преувеличенно оффиціальнымъ тономъ и заметалъ.

Счастье и здъсь не покидало его.

Черезъ полчаса онъ поднялся, тщательно пересчиталь деньии и передалъ миъ триста рублей.

Было поздно.

Одинъ за другимъ, игроки подымались отъ карточнаго стола, зѣвали, наполняли виномъ стажаны и исчезали.

Въ сосъдней комнатъ продолжалась пьяная оргія.

Громовъ, размахивая руками, на подобіе дирижера, ревѣлъ и велъ за собой хоръ, распѣвая куплеты изъ "Звѣріады".

Другіе дремали въ глубокихъ креслахъ.

Уронивъ голову на объденный столъ, весь залитый ликерами и шампанскимъ, сладко, съ особымъ присвистомъ, храпълъ Гаврюшка Мятлевъ...

"И будута въгными друзьями Солдата, корнета и генерала..."

28.

Посъдланный особымь съдломь, по кругу скачекъ плотный, крутой, отливающій атласомъ "Варваръ".

Въ серединъ круга стоитъ князь Леня Елецкій и держитъ корду. Герасимъ Андреевъ, съ бичомъ въ рукъ, ходитъ за кордой и, время отъ времени, подстегиваетъ лъниваго мерина.

Смѣна, по очереди, занимается волтижировкой.

Одни вскакиваютъ и соскакиваютъ съ съдла. Другіе дълаютъ "ножницы". Наиболье ловкіе становятся на съдло во весь ростъ, держатъ балансъ, скачутъ на одной ногъ, какъ цирковые навздники.

Здѣсь много смѣха, въ особенности, когда наскучивъ кружиться галопомъ, "Варваръ" останавливается и, задравъ хвостъ, даетъ неожиданнаго "козла"...

Большимъ успъхомъ пользуется у насъ рубка.

Въ томъ же предманежникъ смъна собирается у деревянной кобылы, рядомъ съ которой находится стойка. Въ стойку зажимается хворостяной прутъ, который всадникъ сръзаетъ ударомъ отточенной шашки.

Еще интереснье рубка глины.

На стойку становится конусь, сработанный въстовыми изъ вязкой глины. Искусство заключается въ томъ, чтобы нъсколькими ударами шашки разръзать конусъ на рядъ тонкихъ пластинокъ, сохранивъ при этомъ конусъ въ его внъшнемъ, якобы неповрежденномъ видъ. Это требуетъ легкаго, быстраго, эластичнаго удара и достигается большимъ опытюмъ.

Рубка глины насъ увлекаетъ. Мы заключаемъ другъ съ другомъ пари, обыкновенно на дюжину пирожковъ. Въ концъ концовъ, доходимъ до такой виртуозности, что легко разръзаемъ конусъ на двънадцать частей.

И каждый разъ вдимъ за ужиномъ сладкіе пирожки...

Самое скучное занятіе — "пъще-по-конному".

Это происходить въ большомъ манежѣ, одинъ разъ въ недѣлю, по окончаніи верховой ѣзды. Мы вооружаемся длинными палками и, взявшись подвое за концы, изображаемъ взводъ. Впереди взводовъ стоятъ взводные командиры. Одинъ изъ юнкеровъ, по очереди, назначается командиромъ эскадрона.

Борисъ Александровичъ Гиппіусъ подаетъ знакъ трубачу.

Трубачь играеть сигналь, мы повторяемь его нараспъвь, командирь эскадрона командуеть:

— Справа по взводно, ма-а-а-ршъ!

Такимъ образомъ производится эскадронное ученье.

Занятіе это не доставляетъ намъ особато удовольствія, но оно крайне необходимо. Кромѣ того, оно способствуетъ изученію кавалерійскихъ сигналовъ.

Ихъ очень много и они весьма отличаются отъ тѣхъ, которые мы, въ теченіе семи лѣтъ, слышали въ кадетскомъ корпусѣ. Сигналы нужно знатъ безошибочно, на зубокъ. Для этого существуетъ нѣкоторая сноровка. Каждый сигналъ содержитъ соотвѣтствующія слова. Необходимо лишь заучить эти слова — и дѣло въ шляпѣ.

Напримъръ:

"Лъвый шенкель приложи И направо поверни!"

Это значитъ — поворотъ направо.

"Скоръй, друзья, постройте фронтв, Чтобъ грудью идти на врага!"

Это — построеніе фронта.

"Скаги, лети стрълой!"

| Это – | — кар | ьеръ |
|-------|-------|------|
|-------|-------|------|

Существуетъ еще родъ занятій — стрълковое дъло.

Поручикъ Гиппіусь собираетъ насъ въ классномъ "капониръ". Приносится учебная винтовка, отвертка, протирка, муфта, сало для смазыванія и прочая ружейная принадлежность.

Поручикъ Борисъ Александровичъ предлагаетъ кому нибудь разобрать винтовку. Разобрать ее не такъ трудно. Собираемъ же мы соединенными усиліями и иногда получается общій конфузь, особенно сь отсьчкою-отражателемь.

Тогда вызывается спеціалисть, прикоманцированный къ училищу пъхотный гвардеець, который, въ одно мгновенье, приводить винтовку въ полный порядокъ и получаеть отъ насъ на чай.

Вообще, стрълковая часть находится у нась въ нъкоторомъ пренебрежения. Почему-то установился взглядь, что стръльба это дъло пъхоты. Кавалерія же создана исключительно для удара холоднымъ оружіемъ и сокрушительной атаки въ конномъ строю...

29.

Лермонтовъ и Пушкинъ — два имени, нерасторжимо связанныя въ нашемъ сознаніи, которыя здісь, въ стінахъ Школы, непостижимой игрой случая, такъ тісно переплелись между собой и ежедневно стоятъ передъ глазами.

Одно имя запечатлѣно въ образѣ юнаго офицера въ гусарскомъ мундирѣ, безмолвно опускающимъ на насъ свой мечтательный взоръ изъ пышной золотой рамы. Этимъ именемъ овѣянъ не только дортуаръ второго взвода и реликвіи "лермонтовскато" музея. Оно незримо распространяетъ свой особый, какой-то романтическій ароматъ на все училище, на весь школьный укладъ, на его бытъ, на тысячу мелкихъ деталей.

Другое имя, можеть быть, еще болье славное и великое, въ одинаковой степени близко и дорого намь. И оба они, презръвъ камень гробницы, въ яркомъ сіяніи выростають изъ потусторонняго міра и нетльнной духовною мощью руководять нашими чувствами, мыслями, идеалами.

Подъ этимъ несомнъннымъ вліяніемъ, мы воспитываемся въ духѣ нѣкоего рыцарскаго великодупія, благородства, уваженія къ окружающимъ, почтительности къ закону, къ религіи, любви къ русской исторіи, русскимъ искусствамъ, русской бытовой старинѣ... Нужно сознаться, однако, что пребываніе въ "славной гвардейской Школь" нъкоторыми изъ насъ ощущается въ достаточно бользненной степени.

Такъ, всего лишь мѣсяцъ тому назадъ покинулъ наши ряды сынъ кіевскаго архіерея, молодой увалень Экземплярскій, не выдержавшій суровыхъ требованій строевой службы и скорпіоновъ "корнетскаго" цука, смѣнившій кавалерійскій мундиръ снова на ученый сюртукъ студента духовной академіи.

— Бѣдняга Экземплярскій!

Что заставило его, въ сущности, сойти съ проторенной дороги и такъ неудачно, на столь кратковременный срокъ, пріобщиться къ военной профессіи?

Влеченіе къ конному спорту, къ военной романтикъ, къ лаврамъ будущаго вождя?

Епва-ли...

Въ теченіе прошлой недѣли ушло еще двое — молодой Савинъ и Винклеръ, нанесшіе другь другу оскорбленіе дѣйствіемъ.

Подобный конфликтъ, независимо отъ вызвавшихъ его причинъ, расцънивается нашимъ начальствомъ съ чрезвычайной суровостью и, приказомъ по Школъ, молодые люди были исключены на другой день...

А недавно произошель эпизодь, волнующій нась до сихь порь, комментирующійся нами на всё лады, оставляющій широкое поле для всевозможных догадокь. Тёмь болье, что приказь не обнажаеть факта во всей полноті, а лишь глухо констатируєть какое-то "забвеніе долга".

Дъло въ томъ, что въ составъ третьяго взвода числился отдъленный эстандартъ Спиридоновъ, очень скромный, серьезный юноша, изъ богатой московской семьи. Замкнутый по натуръ, ни съ къмъ особенно не сходившійся и не дълившій даже "чайной компаніи", проводившій, по свъдъніямъ, всъ училищные досуги у своего дяди, вице-адмирала Асланбегова, онъ былъ на отличномъ счету.

И вотъ, совсъмъ неожиданно, третьято дня прибылъ въ Школу жандармскій полковникъ.

Послѣ визита начальнику и эскадронному командиру,

онъ произвелъ, въ присутствіи послѣдняго, обыскъ въ столѣ бѣднаго юнкера, послѣ чего Спиридоновъ былъ немедленно арестованъ. Въ столѣ были, якобы, обнаружены брошюры революціоннато содержанія.

Въ тотъ же вечеръ Спиридоновъ покинулъ училище и дальнъйшая его судьба намъ неизвъстна.

Такимъ образомъ, кромѣ общихъ, чисто военныхъ требованій, пребываніе въ Школѣ возлагаетъ на насъ суровыя обязательства, какъ этическаго, такъ и политическаго значенія. Малѣйшее уклоненіе въ сторону можетъ для каждаго изъ насъ закончиться катастрофой...

Нельзя не сказать нѣсколько словъ и про обязательства иного, напримѣръ, финансоваго характера.

Пребываніе въ Школѣ требуетъ наличія собственныхъ средствъ. Большинство изъ насъ находится на собственномъ содержаніи. Мы должны быть опрятно и чисто одѣты. Въ этомъ отношеніи, школьный кодексъ неумолимъ. Свои развлеченія мы оплачиваемъ съ извѣстною щедростью. Съ тою же щедростью платимъ нашимъ уборщикамъ, вѣстовымъ, трубачамъ.

Время отъ времени, по взводамъ гуляетъ подписной листъ — денежный сборъ въ пользу больного лакея, или для собирающагося вънчаться лазаретнато фельдшера, или для "уходящаго кирасира".

Съ юной отзывчивостью, отъ чистаго сердца, мы кидаемъ свои полтинники и рубли въ протягивающіяся къ намъ скудныя, обездоленныя ладони.

И наибольшую иниціативу проявляеть, въ этомъ отношеніи, мой ближайшій сосѣдь, Сергьй Александровичь Пушкинъ...

Вотъ онъ снова лежитъ передо мной, растинувшись на койкъ, въ своей неизмънной позиціи, задравъ кверху мускулистыя ляжки, перебирая струны гитары:

"Голубка моя, Умгимся въ края, Гдъ все, какъ и мы, совер-ше-енство!.."

Я украдкой гляжу на него, на русый выющійся хохолокъ, на сочныя губы, на этотъ безконечно знакомый, смуглый ганнибаловскій профиль, и переживаю странное ощущеніе.

Да, конечно, онъ не удался въ полной мъръ, этотъ маленькій бойкій юноша съ африканскимъ лицомъ... Умственное напряженіе дается ему съ трудомъ и притомъ онъ безмърно легкомысленъ, беззаботенъ, лънивъ... Если говорить откровенно, онъ даже пустъ, какъ висящая надъ его головой патронная сумка...

Но есть нѣчто, что, по крайней мѣрѣ въ моихъ глазахъ, искупаетъ всѣ его недостатки.

За нимъ стоитъ тънь великаго дъда!..

Мысли мои переносятся къ родовому гибзду, къ моей далекой Павлиновкъ, сладко пахнувшей мит въ лицо своимъ ароматомъ. Я извлекаю изъ стола полученное письмо и перечитываю милыя материнскія строки:

"Спѣшу успокоить тебя, мой мальчикъ, что всѣ мы, слава Богу, здоровы и пребываемъ въ благополучіи.

Валечка собирается въ Полтаву, погостить у Сонечки Арцыбашевой и возможно, вмѣстѣ съ нею, поѣдетъ въ Давосъ. У бѣдной Сонечки оказался туберкулезъ въ легкой формѣ, врачи совѣтуютъ горное солнце и прочее.

Жанчикъ, съ твоимъ отъвздомъ, сталъ много прилежнъе, занимается съ репетиторомъ Павломъ Семенычемъ ежедневно, исключая праздничныхъ дней. Дастъ Богъ, наверстаетъ потерянное и поступитъ интерномъ въ четвертый классъ.

Очень порадовалъ ты меня извѣщеніемъ о тетушкѣ Маріи Васильевнѣ. Это высокообразованная особа и чудной души человѣкъ, ея общество будетъ для тебя небезпо-

лезно. Не откажи передать сердечный привътъ за оказанное тебъ внимание.

Вотъ опять пишешь ты о присылкѣ денегь на обмундировку, и не пойму я, мой другь, откуда подобная расточительность? Не водилось за тобой этого раньше, быль скроменъ въ расходахъ, упрекнуть тебя въ какихъ либо излишествахъ, по совѣсти, не могу.

А вотъ сейчасъ сталъ въ денежномъ отношеніи совсѣмъ инымъ, широкій размахъ наблюдаю, расточаешь средства необдуманнымъ образомъ. Между тѣмъ, знаешь самъ, урожай въ нынѣшнемъ году не ахти какой вышелъ, а пшеница и вовсе себя не оправдала.

Будь любезень, мой другь, считаться съ достатками и сверхъ положеннаго тебь отъ меня ежемъсячнаго пособія, въ размъръ ста рублей серебромъ, не требовать дополнительнаго ассигнованія. Знаю, не мало въ столицъ всякихъ соблазновъ имъется и живете вы, шикари, свыше рессурсовъ.

P. S. Ну, да Богъ съ тобой, просьбу твою, на этотъ разъ, уважу, хотя и съ неодобреніемъ, и триста рублей на обмундировку высылаю вторично отдъльнымъ пакетомъ..."

30.

Слава Создателю, сегодня выпаль первый снѣжокъ и все побъльло!

Сталъ бълымъ нашъ садъ, крыши манежа, конюшенъ и пышной бълой шубой укрылся даже плацъ для эскадронныхъ ученій. Снътъ выпалъ настолько обильный, что извозчики смънили дрожки на сани, и установился неожиданно первопутокъ.

"Зима!... Крестьянинг торжествуя..."

Я проклинаю себя за слабость характера, за недостатокъ воли, за то, что съ такой легкостью подчиняюсь вліянію Дробышевскаго.

Словомъ, когда мы усѣлись въ сани и, проскочивъ Египетскій мостъ, повернули направо, случилось то, чего я меньше всего ожидалъ.

- Чержесовъ, будь другомъ! сказалъ Дробышевскій и улыбнулся своею просительною улыбкой. Надѣюсь, ты не разстроишь компаніи?..
- Въ чемъ дъло?.. Не понимаю?.. Можетъ быть опять "маленькую порцію кислорода"? спросилъ я, желая его уязвить.

Дробышевскій захохоталь:

— Браво!.. Ты удивительно догадливый малый!.. Но, постой, необходимо купить кое-какую закуску!

Здъсь я не выдержаль:

— Да ты, кажется, совсёмъ съума сошель!.. За кого ты меня принимаешь?.. Прямо смёшно!.. Ты будешь возиться съ девкой, а я, какъ дуракъ, сидеть впотьмахъ и облизываться?.. Слуга покорный!.. Будетъ съ меня!.. Довольно!..

Дробышевскій приняль обиженный видь.

— Пожалуйста безъ оскорбленій! — сухо произнесъ онъ. — Во первыхъ, не дъвка, а милая и пріятная дъвочка!.. Это принципіально!.. Во вторыхъ, никто не запрещаетъ тебъ получить такое же удовольствіе!.. Наконецъ, въ темнотъ ты сидъть больше не будешь!.. Я принялъ мъры!.. Если хочешь, можешь читать даже Евангеліе!

Я продолжаль протестовать.

Но съ каждой фразой протесты мои слабъли. Мои аргументы разбивались Дробышевскимъ безъ всякихъ усилій и, въ результатъ, я сдался.

— Чортъ съ тобой! — отвътилъ я раздраженнымъ тономъ. — Въ послъдній разъ!.. Вези куда хочешь!

Дробышевскій остановиль извозчика, зашель въ лавку и вернулся съ объемистымъ сверткомъ въ рукахъ...

Таня встрѣтила насъ съ тою же боязливой улыбкой, смѣшалась, вспыхнула, протянула тонкую ручку и повела за собой.

На этотъ разъ въ комнатѣ было чисто. Столъ былъ накрытъ свѣжею скатертью. Вмѣсто ночника горѣла лампа подъ розовымъ колпакомъ. Кроватъ была отдѣлена высокою ширмой.

 Молодецъ, Танька! — весело крижнулъ Дробышевскій, бъгло окинувъ комнату и положивъ на столъ пакетъ.

Откуда-то появился самоваръ, чайный приборъ, ложки, вилки, ножи, посуда. Дробышевскій бъгалъ по комнатъ, выскакивалъ за дверь, въ коридоръ, откупоривалъ бутылки, сыпалъ шутками, распъвалъ опереточные куплеты:

"Красотки, Красотки, Красотки кабарэ— Въру-си, Маню-си, Таню-си!.."

Потомъ, тѣмъ же фальшивымъ голосомъ, перескакивалъ на цыганскіе романсы, выводилъ школьныя пѣсенки, тянулъ оперныя мелодіи:

"Разскажите вы ей, Цвъты мои..."

Таня накрывала на столъ, хозяйничала и, на этотъ разъ, какъ будто меньше смущалась.

Только теперь я обратиль вниманіе, что она недурна собой. Что не взирая на худенькую фигурку, ея грудь достаточно развита и двумя упругими выпуклостями очерчивается подъ легкою тканью. Что у нея стройныя ножки, а тоненькая икра переходить въ плотное, гладкое, красиво закругляющееся кольно.

Я украдкой взглядываль на нее и ловиль себя на волнующихъ мысляхъ.

Миъ хотълось раздъть ее и увидъть совсъмъ обнаженною... Прикоснуться къ голому тълу, стиснуть въ объ-

ятьяхь, впиться до боли въ алыя раздражающія уста... Я представиль себѣ эту картину и внезально ощутиль легкое головокруженіе...

Одновременно же я почувствовалъ состраданіе, какуюто странную жалость къ этому слабому, беззащитному, презираемому общественнымъ мнѣніемъ существу.

— Бѣдная дѣвушка!

Что заставило ее покинуть семью, мать, маленькихъ братьевъ, сестеръ и выйти на улицу?

Какъ узнать эту тайну?

Какъ помочь, если только возможно, если я въ состояніи это осуществить?..

Мои размышленія оборвались.

— Готово! — сказалъ Дробъщевскій, внося дымящійся самоваръ и ставя его на столъ. — Мосье и мадамъ, прошу занять ваши мъста! — продолжалъ Дробъщевскій, отвъщивая поклонъ. — Ваше сіятельство, для васъ парадное мъсто!... Татьяна Андреевна, вы сядете визави!

Ужинъ тянулся недолго.

Сначала мы пили водку, потомъ перешли на вино. Настроеніе поднялось очень скоро. Таня уже не стѣснялась меня. Вино ударило ей въ голову и, сидя на колѣняхъ у Дробышевскаго, она болтала ногами и заливалась хмѣльнымъ безпричиннымъ смѣхомъ.

Потомъ Дробыщевскій подняль ее на руки и скрылся съ нею за ширмой...

Била полночь, когда мы подъёзжали къ воротамъ Школы.

— Славная дъвочка! — устало протянулъ Дробышевскій и зъвнулъ. — Чистый розанъ!.. Я, кажется, возьму ее на содержаніе... Что ты скажень?

Я ничего не отвътилъ...

Наступаютъ рождественскія святки.

Впереди — двъ недъли сладкаго отдыха, забавъ, раз-Школа временно опустветь. Часть юнкеровь, изъ числа тъхъ, родители которыхъ прожизаютъ поблизости, разъбдутся по домамъ. Большинство остается въ столиць, числясь въ отпуску у родныхъ и знакомыхъ.

Весь городъ лежитъ въ бълой пуховой перинъ.

Морозъ кръпко сковалъ каналы, на которыхъ играетъ военная музыка и скользять на конькахь веселыя парочки. Дымъ подымается къ небу вертикальными струйками. А закатъ какой-то особый, оранжевый, и наступаетъ съ необыкновенною быстротой...

Обычно, когда послѣ завтрака, мы направляемся на верховую взду, уже зажигается газъ и ложатся синія тыни. Снъгъ мягко хруститъ подъ нашими каблуками. Морозъ щиплетъ уши и носъ. Въ манежѣ мы скидываемъ шинели, разбираемъ коней и согръваемся быстрой ьздой.

О, теперь мы уже сдълали значительные успъхи и считаемъ себя почти заправскими кавалеристами!

Какъ прочна стала наша посадка, какъ увъренно сидимъ мы въ съдлъ, какъ отчетливо исполняемъ команды руковопителя!..

Съ шага переходимъ на рысь, дълаемъ приниманія по барьеру, остановки, осаживанія. Съ рыси подымаемъ кожей въ галопъ, дълаемъ вольты и перемъны направленія. Каждая взда заканчивается прыжками черезъ препятстгія...

— Тропъ-тропъ-тропъ-тропъ! Смѣна идетъ крупной рысью. Поручикъ Борисъ Александровичь Гиппіусь стоить посерединь манежа, щелкаеть бичомъ, третъ руками окоченъвшія уши, время отъ времени подаетъ команду:

— Оправиться!.. Огладить лошадей!

Тогда мы перебрасываемъ поводья, принимаемъ вольную посадку, расправляемъ ноги въ съдъв. Въ манежъ стоить тумань оть дымящихся конскихь тель. Шипять фонари съ вольтовою дугой и блёдный свётъ отражается въ запотевшихъ зеркалахъ.

— Смѣна стой!.. Сми-и-рна-а-а!..

Въ ложѣ появляется командиръ эскадрона.

Снова звучитъ команда. Смѣна трогается шагомъ, рысью, переходитъ въ манежный галопъ.

Я сижу на "Экваторь", въ "замкъ" смъны.

Круто собравшись подъ шенкелями, онъ красиво выносить свой передь, храпитъ при каждомъ прыжкѣ, плавно несетъ меня на могучей спинѣ.

Я люблю его больше другихъ лошадей за нарядный видъ, мягкій ротъ, добрый, послушный нравъ. Каждый разъ, по окончанія взды, я угощаю его кусочкомъ сахара. Онъ смотритъ на меня выпуклымъ глазомъ, довърчиво трясетъ головой, тянется нъжными розовыми губами.

- Разъ-разъ! слъдуютъ въ тактъ, одинъ за другимъ, плавные отчетливые прыжки и цълый фонтанъ опилокъ летитъ изъ подъ ногъ. "Экваторъ" проноситъ меня мимо ложи, въ которой сидитъ "Плъшакъ".
- Черкесовъ! кричитъ командиръ эскадрона, но послъдующую фразу я не могу разобрать.

Черезъ минуту я проскаживаю мимо ложи вторично и круто поворачиваю голову.

— Черкесовъ, надъньте шпоры! — кричитъ "Плъ-

Этотъ день былъ счастливъйщимъ въ моей жизни...

32.

Тантъ Мари сдержала свое объщаніе и въ ближайшій воскресный день повезла меня къ графинѣ Евдокіи Валерьяновиѣ.

Я повхаль безъ особеннаго желанія.

Наканунъ у Громова была обычная вечеринка, съ ви-

номъ, съ женщинами, съ карточною игрой. Я понтироваль довольно удачно, вышгралъ восемьдесятъ рублей и вернулся домой на разсвътъ. Отъ безсонной ночи, игры и выплитаго не въ мъру вина чувствовалась усталостъ.

Подъ рядомъ предлоговъ я пытался было увильнуть отъ визита, но это не удалось. Марія Васильевна обнаружила, на этотъ разъ, исключительную настойчивость...

Было еще не поздно, но городъ быстро погружался въ мутныя сумерки, въ эту пору между "собакой и волкомъ", когда будто кончился день и начинается вечеръ.

На улицахъ, одинъ за другимъ, вспыхивали огни. Огненными гирляндами опоясывались невскія набережныя. На Невскомъ проспектѣ ярко сверкали рекламы, витрины магазиновъ, ресторановъ, отелей, банковъ. Оживленная толпа сновала по тротуарамъ, звенѣли звонки, катилисъ придворныя кареты съ гербами, парныя запряжки подъ разноцвѣтными сѣтками, щегольскія одиночныя санки.

— Пади, пади! — ревѣли бородатые кучера, сдерживая породистыхъ рысаковъ, и во всѣ стороны летѣли хлопъя пушистаго снѣга. Морозный воздухъ былъ крѣпокъ и бодръ. На перекресткахъ горѣли костры. Возлѣ нихъ, въ наушникахъ, въ башлыкахъ, въ грубыхъ валенкахъ, стояли городовые, похлопывая рукавицами, сметая алмазную пыль съ заиндевѣвшихъ усовъ...

Графъ Михаилъ Николаевичъ жилъ въ собственномъ домъ на Моховой.

По внъшнему виду это быль тяжелый, мрачный, непривътливый особнякъ, сравнительно старинной постройки, съ лъпными украшеніями по фасаду, съ глубокими глазницами оконъ, съ массивною входною дверью. Подобныхъ домовъ въ столицъ наблюдается не такъ много.

Внутреннее убранство квартиры, помъщавшейся во второмъ этажъ, отличалось, однако, уютомъ, изяществомъ, какимъ-то особымъ утонченнымъ вкусомъ.

Послѣ морознаго воздуха было чрезвычайно пріятно окунуться въ это мягкое царство полутѣней, пышныхъ ков-

ровъ, огромныхъ медвѣжьихъ шкуръ, неяснаго аромата и тепла, излучавшагося изъ пылавшаго въ вестибюлѣ камина...

Графиня Евдокія Валерьяновна, по случаю припадка митрени, приняла насъ въ будуарѣ.

— Очень мило! — произнесла она, слегка приподнявпись на шезлонть, подставляя щеку Маріи Васильевнь и, одновременно, протятивая мив руку для поцылуя.

— Надъюсь, юноша меня извинитъ?

Графиня поднесла къ глазамъ лежавшій рядомъ лорнетъ и, въ теченіе нѣкотораго времени, пристально меня изучала. Повидимому смотрины прошли для меня благопріятно. Евдокія Валерьяновна улыбнулась, опустила лорнетъ и обратилась къ тетушкѣ.

И тотчасъ между объими дамами завязался тотъ легкій, непринужденный, прерываемый восклицаніями, любезностями и взаимными увъреніями разговоръ, который составляетъ истинное украшеніе салона.

Это — милая свътская болтовня, непередаваемое французское "causerie", струящееся, какъ ручеекъ, посреди цвътущаго стрекозинаго луга...

Въ теченіе извъстнаго промежутка, я имълъ возможность наблюдать графиню.

Это была еще сравнительно молодая женщина, вполнъ сохранившаяся, съ нъкоторой наклонностью къ полнотъ. Черные волосы съ проборомъ по серединъ, матовый цвътъ лица, тонкій и прямой носъ, красивые глаза, обрамленные густыми ръсницами и бровями, все вмъстъ взятое вызывало представленіе о какой-то, гдъ-то видънной античной статуъ.

Во всякомъ случав, графиня Евдокія Валерьяновна, съ точки зрвнія даже строгаго блюстителя классическихъ линій, отвычала эллинскому идеалу...

Между тъмъ, поговоривъ съ тетушкой и исчернавъ, видимо, злободневныя темы, втянувъ въ себя, въ очередной разъ, таинственный эфиръ изъ хрустальнаго флакончика

съ золоченою пробочкой, графиня перевела вниманіе на меня.

- Очень мило! повторила она, полузакрывъ глаза, постукивая изящно отточеннымъ ноготкомъ мизинца по гладко отполированной доскъ столика. Графъ будетъ чрезвычайно доволенъ!... Сосъди!... Братья-помъщики?...
- N'est-ce-pas? улыбнулась Евдокія Валерьяновна, обнаруживъ два ряда бълыхъ ровныхъ зубовъ.

Вслѣдъ за тѣмъ, она тотчасъ перемѣнила тонъ, съ большимъ участіемъ и, на этотъ разъ, съ серьезнымъ, дѣловымъ выраженіемъ лица, задала мнѣ рядъ вопросовъ — о матушкѣ, о сестрѣ, о братѣ, Павлиновкѣ. Потомъ перешла на школьную тему, въ которой выказала извѣстную освѣдомленностъ.

— Говорять, вы устраиваете конкур-инпикь? — спросила графиня. — Это будеть забавно!... Сезонь обогатится эрълищемь!... Charmant!

Раздавшійся стукъ въ дверь заставиль графиню насторожиться.

- Это вы, дъти? произнесла она неожиданно упавшимъ и утомленнымъ голосомъ.
  - Entrez!

#### 33.

Скользнувь по шаржету и съ разбъга едва не зацъпивъ ногой за коверъ, въ комнату вбъжалъ мальчикъ, въ мундиръ пажа.

Увидѣвъ меня и Марію Васильевну, онъ смутился и покраснѣлъ. Его свѣженькая полная мордочка приняла сконфуженный видъ, а золотой хохолокъ надо лбомъ задрожалъ отъ неожиданной остановки.

Вслъдъ за нимъ, неторопливой походкой, вошла дъвушка лътъ восемнадцати. Она была въ темномъ домашнемъ костюмъ, очень выгодно оттънявшемъ бълокурые локоны и нъжное тонкое личико, съ большими голубыми глазами.

Дъти поцъловались съ Маріей Васильевной и, въ нъкоторомъ замъщательствъ, остановились передо мной. Маленъкій пажикъ шаркнулъ ногой, дівушка граціозно пристіла.

— Мосье Черкесовъ! — представила меня графиня и плавнымъ жестомъ отвела свою полную обнаженную по локоть руку въ сторону:

— Дима и Анечка!

Маленькій пажъ помѣстился въ стоявшемъ рядомъ со мною свободномъ креслѣ и, не принимая участія въ возобновившейся бесѣдѣ, время отъ времени, съ любопытствомъ взглядывалъ на меня. Иногда онъ осторожно прикасался пальцемъ къ расшитому золотымъ галуномъ рукаву моего мундира, къ ножнамъ драгунской шашки, къ кожаной кисточкѣ темляка.

Бѣлокурая дѣвушка, обойдя шезлонгъ, на которомъ лежала графиня, присѣла въ ногахъ.

Она была прелестна.

Что-то чистое, неземное, безгрѣшное излучалось изъ ея синихъ глазъ, вѣяло отъ тоненькой, высокой и стройной, еще не вполнѣ сформировавшейся фитурки, глухо затянутой въ темную ткань. На маленькихъ ножкахъ, съ чуть выдающейся щиколкой и высокимъ подъемомъ, красиво сидѣли такіе же миніатюрные башмачки съ золочеными пряжками.

Дъвушка присъла лишь на минуту. Вскоръ она вспорхнула, вышла изъ будуара и черезъ нъкоторое время появилась снова, въ сопровождении горничной.

На кругломъ столикъ тотчасъ задымился маленькій чайникъ. Въ хрустальной вазъ лежали бисквиты, птифуръ, разнообразное кондитерское печенье...

Графиня, оправившись нѣсколько отъ митрени, съ помощью дочери разливала чай въ крошечныя фарфоровыя чашечки, съ большимъ умѣньемъ поддерживала умолкавшую было на минуту бесѣду, нажимала кнопку лежавшаго на столикѣ электрическаго звонка и тихимъ голосомъ отдавала прислугѣ распоряженія.

Изъ синей эмалевой, отдъланной золотомъ табакерки, графиня Евдокія Валерьяновна вынула папироску, и съ граціозной улыбкой протянула табакерку мнъ.

Я почтительно отказался.

— Не куритъ! — отвътила за меня тантъ Мари. — И не пъетъ!... И до картъ не охотникъ!... Онъ у меня что красная дъвица!

Евдокія Валерьяновна разсм'вялась и, вскинувъ лорнетъ, вторично со вниманіемъ взглянула на меня. Въ ея красивыхъ сърыхъ тлазахъ, на минуту, какъ мнъ показалось, скользнула улыбка сомн'ты и, одновременно, какогото неприкрытаго любопытства.

— Похвально! — произнесла прафиня поощрительным тоном, продолжая меня изучать въ лорнетъ. — Къ сожально, современное юношество раньше нежели слъдуетъ усваиваетъ пороки взрослых !... Hèlas!... Столица въ этомъ отношеніи, портитъ нашу славную молодежь!

Графиня опустила лорнетъ и продолжала:

— Пьянство, азарть, карточная игра, кутежи съ женщинами легкаго поведенія, passez moi le mot, все это какъ будто входить въ нашь обиходь, считается даже excusezdu peu, признакомъ хорошаго тона!... Пріятно наблюдать юношу, не искушеннаго подобными взглядами!... Это дѣлаетъ вамъ честь!... Это заслуживаетъ полнаго одобренія!... Похвально, очень похвально!

Затьмъ, сказавъ еще нъсколько словъ, графиня перешла на новую тему...

Уже наступиль вечерь и было совсёмь темно, когда я возвращался сь тетушкой на Васильевскій Островь.

Еще ярче горъли уличные огни и, казалось, еще сильнъе дымились костры на перекресткахъ. Морозъ кръпчалъ и забирался за воротникъ тонкой шинели.

За объдомъ, поданнымъ нѣсколько позже обыкновеннаго, Марія Васильевна разговорчлась. Она спрашивала меня
о впечатлѣніи, произведенномъ поѣздкой, сказала нѣсколько теплыхъ словъ по адресу Димы и Анечки, отмѣнно выхваливала графиню:

— Чудная женщина!... Огромныя связи!... Это можетъ тебъ пригодиться!

И, съ несвойственнымъ ей лукавымъ видомъ, тантъ Мари легонько толкнула меня въ бокъ...

34.

Рождественскіе праздники промелькнули съ удивительной быстротой.

Я развлекался и веселился, какъ только можетъ веселиться молодой человъкъ неполныхъ девятнадцати лътъ, обладающій цвътущимъ здоровьемъ, жизнерадостною натурой и нъкоторымъ количествомъ свободныхъ денегъ въ бумажникъ.

Моею основной базой, само собой разумъется, оставалась тетушкина квартира. Изъ этой точки, какъ изъ пристани, я направлялъ вольный полетъ своего корабля, во всъ стороны, по безбрежному океаническому простору...

Съ Дробъппевскимъ, изъ чисто товарищеской солидарности, я снова посѣтилъ Танечку Сладкодухову, принялъ участіе въ тевзыскательномъ ужинѣ, въ итривомъ, сдобренномъ водкою и ликерами разговорѣ, а съ приближеніемъ послѣдняго акта, поднялся и вышелъ. Тщетно Дробъппевскій упрашивалъ меня остаться и даже удерживалъ за рукавъ.

На этотъ разъ я былъ непреклоненъ...

У Громова, по случаю очередного отъвзда Артемія Петровича въ провинцію, была устроена настоящая стопроцентная "скрипка", съ невъроятнымъ моремъ вина, съ варенъемъ жженки на клинкахъ юнкерскихъ шашекъ, съ весельти дъвочками, съ оргіастическою попойкой и, въ заключеніе, съ полущожиной "мертвыхъ тълъ".

Я отдалъ празднику щедрую дань и вернулся домой, съ распухшею головой на разсвътъ...

Фрэдъ, въ свою очередь, устроилъ маленъкій вечеръ на своей холостой квартиръ, на Каменноостровскомъ про-

спектъ. Здъсь, главнымъ образомъ, шла ръзвая борьба на зеленомъ полъ — въ баккара, макао и шменъ-до-феръ. На этотъ разъ я не только понтировалъ, но принявъ въ игръ дъятельное участіе, продержалъ нъсколько банковъ.

Карта не шла.

Въ результатъ я проиграль всъ наличныя деньги и взяль у барона сто рублей въ долгъ. На этотъ проигрышъ я смотрю лишь, какъ на временную досадную неудачу. Въ ближайшемъ будущемъ, я верну все обратно...

Наконецъ, я повторилъ свой визитъ къ графинѣ Евдокіи Валерьяновнѣ, познакомился съ графомъ, обѣдалъ у нихъ, провелъ весь вечеръ и былъ совсѣмъ очарованъ. Маленькій пажъ привязался ко мнѣ и не отходитъ отъ меня ни на шагъ. Бѣлокурая Анечка относится съ дружескою симпатіей.

Отъ тетушки Маріи Васильевны я узналь нѣкоторыя детали.

Графъ Михаилъ Николаевичъ занимаетъ видный постъ по министерству императорскаго Двора. Онъ обремененъ отвътственною работой, отличается слабымъ здоровъемъ и лъто, по требованію врачей, проводитъ обычно въ одномъ изъ заграничныхъ курортовъ.

Кстати, графъ женатъ на Евдокіи Валерьяновнѣ вторымъ бракомъ. Первая супруга, вслѣдъ за рожденіемъ сына, скончалась лѣтъ десять тому назадъ...

Я посътиль нъсколько танцовальныхъ вечеринокъ, какъ частныхъ, такъ и общественныхъ, на которыхъ присутствие юнкера Школы является желательнымъ и возможнымъ.

Изъ уваженія къ эстетическимъ чувствамъ, побывалъ въ Оперѣ, въ императорскомъ балетѣ и драмѣ. Кромѣ того, посѣтилъ Эрмитажъ.

Словомъ, двѣ недѣли рождественскаго досуга были использованы мною во всемъ объемѣ, пополнили кругъ зна-

комствъ, расширили умственный горизонтъ, оставили цълый рядъ незабываемыхъ воспоминаній.

Сейчась наступають тусклые будни.

Классные капониры!...

Корнетскій цукъ і...

Ежедневный манежъ!...

О, скоръй бы весна, несущая нъкоторое освобождение отъ этихъ томительныхъ узъ!...

35.

Изъ всѣхъ "звѣрей" эскадрона, только трое — я, Юматовъ и Вася Бискупскій награждены первыми почетными шпорами.

Это, въ нѣкоторомъ родѣ, актъ, по своему значенію, напоминающій посвященіе въ рыцари. Съ этой эмблемой, которую мы носимъ теперь постоянно на своихъ ботинкахъ, въ Школѣ, на улицѣ, въ манежѣ или въ гостинной, связаны извѣстныя цѣнности, главнымъ образомъ, моральнаго рода.

Мы выростаемъ въ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ нашего непосредственнаго начальства.

Насъ окружаетъ почтительное восхищение сверстниковъ, для которыхъ мы являемся теперь образцомъ, объектами подражанія, спеціалистами, заслужившими открытое, компетентное, нелицепріятное признаніе.

Наконецъ, мы завоевываемъ уваженіе юнкеровъ старшаго класса, что является, можетъ быть, самымъ существеннымъ. Теперь мы, до нъкоторой степени, какъ бы приблизились къ нимъ, и это ощущается на каждомъ шагу...

Въ самомъ дълъ, испытываю-ли я, за послъднее время, какія либо терніи, тяжесть муштровки, правственное давленіе со стороны моихъ ближайшихъ наставниковъ и учителей? Если это бывало, можетъ быть, раньше да и то въ незначительной мѣрѣ, сейчасъ я чувствую себя абсолютно свободнымъ. Я продолжаю неукоснительно соблюдать всѣ требованія, освященныя юнкерскимъ ритуаломъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, наблюдаю, что по отношенію ко мнѣ благородное "корнетство" держитъ себя какъ-то иначе.

Давно забыто мое печальное приключеніе съ великимъ княземъ, августъйщимъ тенералъ-инспекторомъ конницы, доставившее мнѣ не мало нравственныхъ мукъ и пять сутокъ ареста. Давно канули въ Лету попреки и обвиненія меня въ "звѣрскомъ сугубствѣ", въ недопустимой небрежности, въ неслыханномъ со дня основанія Школы воинскомъ преступленіи.

Да, иногда, въ добродушно-шутливой формъ, мнъ продолжаютъ бросать:

- Молодой Черкесовъ, великихъ князей зъваетъ!
- Пачку нарядовъ!
- Трррепещи, молодежь!

И туть же одобрительно хлопають по плечу:

- Лихой!
- Отчетливый!
- Пистолетъ!

Въ особенности дружеское и теплое отношеніе я встръчаю со стороны "корнетовъ" моего же, четвертаго взвода. Они какъ бы гордятся мною, закрываютъ глаза на мои случайные промахи, являются моими пламенными заступниками у взводнаго вахмистра и у господъ офицеровъ.

А Пушкинъ меня совершенно растрогалъ.

Въ тотъ же памятный день, онъ предложилъ выпить съ нимъ на "брудершафтъ", а черезъ недълю поднесъ мнъ легкія скаковыя шпоры, сработанныя изъ чистаго серебра...

Со стороны офицеровъ я наблюдаю такъ же извъстную перемъну.

Такъ напримъръ, малиновый штабсъ-ротмистръ Ковако, при встръчъ со мной, награждаетъ меня неизмънной улыбкой, останавливаетъ, вступаетъ въ бесъду въ своемъ особомъ, интимно-комическомъ стилъ. Его круглая, какъ

арбузъ, черная, коротко стриженая голова придаетъ ему забавный видъ.

— Черкесовъ, сутубый, ну скажи мнѣ, — красивъ я или нѣтъ? — спрашиваетъ штабсъ-ротмистръ Ковако, клопая себя по пышнымъ окорокамъ, въ гусарскихъ чакчирахъ.

Я улыбаюсь:

— Такъ точно, господинъ штабсъ-ротмистръ!... Вы самый красивый!

Юрій Александровичь самодовольно хохочеть, треплеть меня по плечу, подмигиваеть черными, точно маслины, выпуклыми глазами:

— Xa-хa-хa!... Спасибо, другъ!... Ты тоже красивый!... Выходи въ мой полкъ!...

О, до полка еще такъ далеко!

Только что отошла зима съ нашими первыми робкими неувъренными попытками надъть на себя личину подлиннато кавалерійскаго юнкера... Впереди еще бездонный край строевой дисциплины, выучки, тренировки, шлифовки... Впереди — цълый мъсяцъ исключительныхъ испытаній, манежныхъ и классныхъ... А потомъ — красносельскіе лагери... А потомъ — еще годъ самой разнообразной науки... Цълая въчность!

И я погружаюсь въ смутныя размышленія, вплоть до момента, пока нашъ "старшой", князь Леня Елецкій, не сзываетъ смѣну въ манежъ...

Мы не трясемся больше на трензеляхъ, имѣя ноги прижатыми къ бокамъ лошади, безъ солидной точки опоры. Теперь мы ѣздимъ уже со стременами, на мундштукѣ, то въ два повода, то въ четыре, то даже съ обнаженною шашкой въ плечѣ. Въ близкомъ будущемъ, едва только растаетъ послѣдній снѣгъ, ожидается нашъ первый выѣздъ въ открытое поле, въ составѣ всего эскадрона.

А снъть все быстръй и быстръй таетъ подъ лучами робкаго марта.

Уже совсѣмъ обнажилась крыша манежа, а возлѣ конюшенъ, на солнечной сторонѣ, стоятъ гигантскія лужи.

Запахъ навоза сливается съ ароматомъ весны и создаетъ особое, необъяснимое, какое-то сладко-щемящее настроеніе...

36.

Блъдное петербургское солнце, выбъжавъ изъ разорванныхъ тучъ, шалитъ золочеными брызгами на широкихъ стеклахъ дворцовъ, на витринахъ магазиновъ, на лужахъ, на крышахъ, на куполахъ величественныхъ соборовъ.

Въ скверахъ деревья еще оголены, но вотъ-вотъ готовы выпрыснуть первыя почки. Въ кустахъ оживленно чирикаютъ воробьи. Звенитъ стукъ лопатъ и ломовъ, вмѣстѣ съ солицемъ дѣлающихъ весну, скалывающихъ послѣдній ледъ на панеляхъ, убирающихъ остатки талаго снѣга, на смѣну которому изо всѣхъ щелей, дробясь тысячецвѣтными искрами, льются веселые ручейки.

И гудятъ надъ столицей весенніе шумы.

И дрожать бархатнымь рокотомь великопостные перезвоны...

Въ Михайловскомъ манежѣ начинается сезонъ коннаго спорта — "Конкуръ-иппикъ".

Состязанія происходять по воскресеньямь, примірно оть двухь часовь.

Въ эти дни манежъ собираетъ подъ свои широкіе своды великосвътское столичное общество. Впрочемъ, присутствовать на "конкуръ" считаетъ своею обязанностью каждый уважающій себя коренной петербуржецъ, располагающій нъсколькими часами досуга и парой лишнихъ цълковыхъ въ карманъ.

Гремитъ военный оркестръ.

Въ манежѣ не протолкаться. Трибуны и ложи — все занято, все расписано за нѣсколько дней. Пестрымъ ка-

лейдоскопомъ мелькаютъ цвѣтныя фуражки цилиндры и котелки, весеннія дамскія шляпки.

Гремитъ увертюра и гулъ тысячи голосовъ наполняетъ своды манежа.

Въ центральной ложь, обитой алымъ сукномъ, сидятъ лица императорской фамиліи — генераль-инспекторъ кавалеріи великій князь Николай Николаевичь, родной брать царя — великій князь Михаиль, совсьмь юный, нашь сверстникъ, высокій, тоненькій, розовощекій, братья Вла-димировичи, изъ нихъ средній, Борисъ, въ формѣ юнкера Школы, Константиновичи, Михайловичи, великія княжны и княгини, окруженныя командирами гвардейскихъ полковъ, личными адъютантами, представителями иностранныхъ державъ.

Тутъ же, въ сосъднихъ ложахъ, помъщается цвътъ петербургскаго общества, "финь-флеръ" столичной аристократіи— княгиня Марія Алексвевна, графиня Зизи и княжна Мэри, маленькая баронесса Фанни Эдуардовна, нарядныя гвардейскія формы, треуголки воспитанниковъ лицея, лакированныя каски камеръ-пажей, общитыя барашкомъ алыя шапочки юнкеровъ "славной гвардейской Школы".

Последнихъ не мене двадцати-тридцати человекъ.

Зоркій глазъ уже различаетъ хорошо знакомыя лица. Вотъ неизмънные завсегдатам, не пропускающие ни одного состязанія — мой другь Пушкинь, Костя Скуратовь, Вольскій, Зубовь, Грюнвальдь, Кривцовь, Данилевскій, Цедербергъ, Линдеръ, баронъ Мендъ... "Звърей" нъсколько меньше.

Мы избъгаемъ большого общества и въ особенности, представителей высшихъ военныхъ круговъ. Однако и насъ не меньше десятка — Вася Бискупскій, Калименскій, Скалонъ, князь Андрониковъ, Ванечка Крамаревъ, Ванечка Тутолминъ, Синетубъ...

Налицо всв представители веселящагося Петербурга, финансовый міръ, адвокатура, хроникеры, писатели, журналисты, художники и театральные рецензенты, артисты оперной, праматической, балетной трушцы.

Мелькаетъ алая фуражка предсъдателя спортивнаго общества, полковника графа Рибопьера, въ неизмънной шинели, изъ подъ которой горятъ шнуры гусарской венгерки.

Внизу у препятствій — соломенныхъ барьеровъ и херделей, корзинокъ, каменныхъ стѣнокъ и канавы съ водой, стоятъ стартеры и судьи, изъ офицеровъ гвардейской конницы.

Съ прибытіемъ главнокомандующаго, великато князя Владиміра, состязанія начинаются...

Широко распахиваются ворота паддока и короткимъ галопомъ, салютуя великокняжеской ложъ, на гнъдой кобылъ "Лили" выъзжаетъ кавалергардскій штабсъ-ротмистръ баронъ Маннергеймъ.

Баронъ Маннергеймъ пользуется репутаціей неотразимаго сердцевда и одного изъ лучшихъ вздоковъ-спортсменовъ, взявшаго не мало цвнныхъ призовъ за классическіе прыжки черезъ препятствія.

Два гвардейскихъ конныхъ артиллериста, братья Яковъ и Александръ Гилленшмидтъ, оба такіе же рослые, бравые, осанистые красавцы, сидя на великолѣпныхъ тысячныхъ гунтерахъ, одинъ за другимъ срываютъ дружныя рукоплесканія публики, слѣдящей съ острымъ вниманіемъ за каждымъ движеніемъ лошади.

Обращаетъ вниманіе своимъ искусствомъ и ловкостью гвардейскій драгунъ Васильевъ, петергофскій уланъ поручикъ Арсеньевъ, на своей рыжей "Уланкъ", маленькій лейбъ-гусаръ Павловъ, кавалергардскіе поручики — два графа Граббе, гатчинскій кирасиръ Мордвиновъ, варшавскій уланъ князъ Андрониковъ.

Последній въ особенности эффектенъ.

Въ синей уланкъ, стройный и гибкій, въ фуражкъ съ желтымъ околышемъ, котој ая такъ идетъ къ его жгучему кавказскому профилю, Андрониковъ сидитъ на конъ,

какъ "маленькій богъ", и идетъ на препятствія съ пылкостью настоящаго горца.

— Разъ — разъ! — въ два темпа чисто взята "корзинка", а съ каменной стѣнки горячій конь сбиваетъ нѣсколько кирпичей. Но лихая посадка и смѣлость наѣздника награждаются громомъ рукоплесканій.

Во время антрактовъ снова гремитъ оркестръ.

Въ ложахъ слышатся оживленныя восклицанія, звонкій смѣхъ артистокъ и демимонденокъ — примабалерины Кшесинской и Петипа, Медеи Фитнеръ, Кузы, Мравиной, Больска, Потоцкой, Вяльцевой, опереточной дивы Шуваловой, Шурки Звѣрька и прочихъ столичныхъ обольстительницъ, окруженныхъ тѣснымъ кольцомъ кавалеровъ.

Иногда дебютируетъ и статская публика и даже барышни-амазонки, въ лицъ нъсколькихъ хорошо извъстныхъ столицъ спортеменокъ.

Иногда происходить эффектная карусель офицерской кавалерійской школы.

Во главѣ съ начальникомъ, молодымъ генераломъ Брусиловымъ, пятнадцать человѣкъ офицеровъ постояннаго состава — полковникъ Химецъ, ротмистръ князь Багратіонъ, поручикъ Мерчуле, Абеловъ, Чаплинъ и прочіе, лучшіе ѣздоки кавалеріи, на извѣстной дистанціи, выѣзжаютъ одинъ за другимъ и продѣлываютъ нѣчто, вродѣ конной кадрили.

Затъмъ слъдуетъ рубка саблями чучелъ, поединокъ на пикахъ и фланкировка. Казаки гвардейскихъ частей и императорскаго конвоя демонстрируютъ удаль въ конныхъ играхъ и въ джигитовкъ.

А когда происходить стоверстный пробыть, манежь является конечнымъ стартомъ. На взмыленномъ и покрытомъ комъями грязи конѣ, подъ грохотъ рукоплесканій, въѣзжаетъ побъдитель.

Состязанія кончаются поздно. Обмѣниваясь впечатлѣніями, публика покидаетъ ма-

нежъ. Подъважаютъ кареты и одиночки, придворныя коляски съ гербами и лихачи.

Въ сизомъ небъ мерцаютъ одинокія звъзды.

На Караванной и Невскомъ проспектъ зажигаются первые фонари.

Весенніе шумы становятся смутными, болье мяткими и глухими...

37.

Сегодня — первое эскадронное ученье.

Трудно передать наше чувство. Это пойметь только тоть, кто находился на положеніи кавалерійскаго юнкера и ежедневно, въ теченіе полугода, имъль дъло съ конемь, добросовъстно галопируя на немъ въ четырехъ стънахъманежа.

Только что закончился завтражь и мы уже строимся на средней площадкъ, въ шинеляхъ, съ шашками, съ боевой амуниціей, съ винтовками за плечами. По командъ эскадроннаго вахмистра, эскадронъ, гремя плорами, выходитъ на училищный дворъ, тдъ ожидаютъ насъ въстовые съ лошадьми.

Тутъ же стоятъ взводные офицеры — ротмистръ Давыдъ Давыдовичъ Дитерихсъ, штабсъ-ротмистръ Ковако и Пономаревъ, поручикъ Борисъ Александровичъ Гиппіусъ.

- Эскадронъ, стой! командуетъ вахмистръ, сми-и-рна-а!... Глаза напра-во!
- Здравствуйте, господа! здоровается Давыдъ Давыдовичь, окидываетъ насъ острымъ, проницательнымъ взглядомъ и приказываетъ разсчитаться на отдъленія.
- Первый, второй, третій!... Первый, третій!... Первый, второй, третій! быстро производится необходимый разсчеть. Взводы подравниваются, кое-гдь, въ заднихъ шеренгахъ, остаются глухіе ряды.
  - По ко-нямъ!... Са-ди-и-сь!
  - Равняйсь!
  - Сми-р-на-а!

Звенять стремена и шашки, фыркають застоявшіяся лошади и бьють подковами по булыжнику мостовой. Черезъ нѣсколько минутъ, эскадронъ поворачиваетъ направо и длинной вереницей, справа по-шести, вытягивается по направленію къ воротамъ.

Впереди, на караковомъ жеребцѣ, широкимъ размащистымъ шагомъ ѣдетъ нашъ "богъ ѣзды", ротмистръ Давыдъ Давыдовичъ. Въ "замкѣ", за четвертымъ взводомъ, тропотитъ на ворономъ "Игрунѣ" поручикъ Гиппіусъ.

Публика толнится на Новопетергофскомъ проспектъ, провожаетъ насъ замъчаніями, улыбками, шарахается съ испугомъ въ сторону, когда какой нибудь конь, понукаемый шенкелемъ или шпорой, неожиданно взвивается на дыбы.

Мы чувствуемъ себя имениниками, на которыхъ обращено вниманіе. Съ высоты съделъ разглядываемъ толпу, а проъзжая мимо молодыхъ дъвушекъ, подбочениваемся и принимаемъ молодцеватый видъ...

Весна на дворъ.

Сладкій мартовскій воздухъ нѣжитъ щеки и грудь.

Широко распахнулось надъ головой огромное, блѣдное, слегка мглистое петербургское небо. Гулко стелятся шумы столицы, дребезжанье пролетокъ, цоканье конскихъ копытъ.

Эскадронъ поворачиваетъ по Новопетергофскому проспекту и двигается вдоль чугунной рѣшотки, съ копьями, сѣкирами, николаевскими орлами, за которыми робко сквозитъ первая зелень. Еще нѣсколько десятковъ шаговъ — и эскадронъ сворачиваетъ на училищный плацъ, покрытый черною вязкою жижей.

На плацъ выгызжаетъ командиръ эскадрона.

"Плѣшакъ" сидитъ на вороной кобылицѣ "Жарѣ", склонившись грузной фигурой къ самой холкѣ, вытянувъ руки, ведя лошадь укороченной рысью. За нимъ держится штабъ-трубачъ.

Снова звучитъ команда "смирно!" и, лихо взявъ шашку

"подъ-высь", крутымъ галопомъ скачетъ навстръчу началънику Давыдъ Давыдовичъ. Не доъзжая пяти шаговъ, останавливается на полномъ ходу, опускаетъ шашку за шпору и рапортуетъ.

"Плъшакъ" держитъ руку подъ козырекъ. Въ свою очередь подымаетъ кобылу въ галопъ и скачетъ по фронту:

— Здравствуйте, господа!

И начинается первое эскадронное ученье...

"Плѣшакъ" подаетъ трубачу сигналы. Рѣзко звенитъ труба. Эскадронъ, соблюдая равненіе, съ взводными офицерами впереди, двигается развернутымъ строемъ на противоположный конецъ плаца.

Чавкаетъ подъ ногами черная блестящая жижа, звенятъ стремена, стукаясь другь о друга гремятъ пашки и приклады винтовокъ.

- Эскадронъ, по-взводно, налъво-кругомъ!
- Ти-ти-та-ти-та! подается исполнительный сигшаль. Эскадронъ поворачивается и останавливается...

Движеніе шагомъ происходить удовлетворительно.

Но котда эскадронъ тронулся въ первый разъ рысью, произошло что-то невообразимое. Фронтъ сломался на серединѣ, фланги подались впередъ, образовался хаосъ, среди котораго раздавалосъ ржанье коней, вопли, грозные окрики взводныхъ командировъ.

- Зарублю! перекосивъ лицо и замахиваясь, въ бъшенствъ, шашкой кричалъ Давыдъ Давыдовичъ на наскочившаго на него графа Палена. Онъ былъ страшенъ въ эту минуту и пожалуй былъ близокъ къ тому, чтобы привести свое намъреніе въ исполненіе.
- Коррроче и въ шенкеляхъ! ревълъ бирюзовый штабсъ-ротмистръ Пономаревъ. Блъдный околышъ фуражки и такое же блъдное испитое лицо были покрыты коричневой жижей и онъ сочно размазывалъ ее по щекъ.

Штабсь-ротмистръ Ковако, зажатый въ общей кучь,

сыпаль ругательствами. Поручикь Гиппіусь даль шпоры "Игруну" и вынесся впередь на нѣсколько корпусовъ.

Но все покрываль хриплый голось эскадроннаго ко-

мандира:

- Эскапронъ, стой! надрывался "Плъшакъ", еле удерживая въ рукахъ и мотаясь на своей вороной, подпирающей его кобылицъ.
  - Эскадронъ стой, равняйсь!...

#### 38.

Это, конечно, мы, сугубые "звъри", не держимъ равненія, ломаемъ фронтъ и позоримъ строй эскадрона. По этом причинъ, едва вернувшись домой, подвергаемся насмъпкамъ и крикамъ "корнетовъ":

— Вандалы!... Сарматы!... Скифы!...

— Молодой Булацель!...

— Сугубый Дембинскій-Піоро!...

— Молодой Гольевскій!.. Три наряда не въ очередь!..

— Трррепещи, молодежь!..

Говорится это больше для вида, въ добродушной, не задѣвающей нашего самолюбія формѣ. Кто, въ самомъ дѣлѣ, изъ благородныхъ "корнетовъ", способенъ выразитъ намъ рѣзкое порицаніе?

Мы одушевлены лучшими нам'вреніями и пытаемся изо вс'яхъ силь поддержать репутацію юнкера "славной гвардейской Школы". Въ недостатк'в старанія обвинить насъ нельзя.

Но у насъ нътъ ни малъйшаго опыта.

Чёмъ дальше, тёмъ недочетовъ будетъ становиться все меньше.

Это ясно, какъ кофе!...

Дъйствительно, мало-по-малу, мы начинаемъ "съвзжаться". Каждый день, эскадронъ въ полномъ составъ, выъзжаетъ на плацъ и два часа мъситъ звязкій грунтъ учебнаго поля. Насъ увлекаетъ эта работа на свѣжемъ воздухѣ, подъ ласками весенняго солнца, подъ взорами любонытной толны.

Это не сравнить со скучной вздой въ манежъ.

Сперва мы начинаемъ движеніе развернутымъ строемъ. Потомъ дѣлаемъ заѣзды правымъ и лѣвымъ плечомъ, вытятиваніе взводной колонны, перемѣну направленія и движеніе на "фабричную трубу".

Все это производятся на шагу или на короткой собранной рыси.

Эскадронъ сколачивается въ гибкій, подвижный, поворотливый организмъ, повинующійся мальйшей командь начальника.

Съ этимъ приходится торопиться, такъ какъ, сейчасъ же по окончаніи пасхальныхъ праздниковъ, предстоитъ парадъ въ высочайшемъ присутствіи, на которомъ намъ будетъ устроено первое публичное испытаніе.

Осрамиться на немъ нельзя...

Почти каждый день, въ самый разгаръ ученья, мы наблюдаемъ, какъ со стороны проспекта появляется всадникъ.

Это — начальникъ училища, генералъ-маіоръ Павелъ Адамовичъ Плеве.

Мы узнаемъ его безопибочно по оригинальной посадкѣ, по толстымъ, короткимъ ногамъ въ высокихъ охотничъихъ сапогахъ съ раструбами, совершенно такими, въ которыхъ нѣкогда щеголяли французскіе мушкетеры Людовика XIV, по опущенной внизъ по отвѣсу правой рукѣ, наконецъ, по его сытой, отъѣвшейся, отливающей золотомъ "Золушкѣ".

Павелъ Адамовичъ подъвзжаетъ дробной рысцой къ эскадрону, здоровается, молча наблюдаетъ ученъе...

Къ объду, физически нъсколько утомленные, покрытые съ головы до ногъ липкой грязью, возвращаемся въ Школу.

И сразу за книги, въ классный "капониръ", для подготовки къ очереднымъ репетиціямъ. Свободнаго времени

у насъ теперь нѣтъ. Скоро начнутся экзамены, а черезъ какой-нибудь мѣсяцъ выступленіе въ красносельскіе лагери. Мы ожидаемъ ихъ съ нетерпѣніемъ...

Дробышъ-Дробышевскій, уже въ теченіе нѣсколькихъ дней, не принимаетъ участія въ эскадронныхъ ученіяхъ.

Съ нимъ приключилось маленькое несчастье.

Въ перерывъ между вечерними занятіями и ужиномъ я его посътилъ. Онъ лежитъ въ лазаретъ, въ венерическомъ отдъленіи, блъдный, небритый, съ исхудавшимъ лицомъ, въ скверномъ настроеніи духа. Онъ весьма обрадовался моему появленію, кръпко пожалъ мнъ руку, сътовалъ на судьбу.

— Подумай! — произнесъ Дробышевскій, и лицо его на минуту стало фарфоровымъ. — Это Танька меня, кажется, натрадила!.. А?.. Что ты скажешь?.. Орденомъ Станислава съ бантомъ?.. Я ей покажу!.. Шкура!.. Блядь!

Я пытался его утъщить.

Дробышевскій долго не могь успоконться и продолжаль ругаться самымь непозволительнымь образомъ...

39.

Я сказаль уже нъсколько словь объ офицерахъ, за межлюченіемъ развъ "Одной Минуточки" — драгунскаго ротмистра Бухвостова, благословившаго, такъ сказать, мое первое появленіе въ Школъ.

Это старый, опытный, вполнъ достойный армейскій служака, мечтающій нынъ о вполнъ заслуженной пенсіж.

Кромѣ него, есть еще нѣсколько человѣкъ.

Вотъ, напримъръ — Смоленскій ротмистръ Богинскій, скромный, лишенный всякихъ средствъ офицеръ, обремененный семьей, весьма дорожащій своимъ служебнымъ моложеніемъ, и, по этой причинъ, съ особымъ вниманіемъ мрислушивающійся къ словамъ начальства.

Вотъ — рыжій сумецъ Ольсенъ, человѣкъ, наоборотъ, съ крупными средствами, взирающій на службу, какъ на

забаву и, для собственнаго развлеченія, преподающій намъньменкій языкъ.

Вотъ — кавказецъ Каргановъ, жгучій брюнетъ съ томными, сладенькими армянскими глазами, странный и нѣсколько загадочный по натурѣ, обнаруживающій, какъ утверждаютъ, болѣзненное влеченіе къ красивымъ "мальчикамъ".

Совсѣмъ недавно покинулъ наши ряды блестящій Псковичь, штабсъ-ротмистръ князь Шаховской, назначенный адмотантомъ къ главному начальнику военно-учебныхъ заведеній, великому князю Константину Константиновичу...

Я ничего не сказалъ о командномъ персоналѣ казачьей сотни.

Во главъ ея стоитъ сотенный командиръ — полковникъ Дъяковъ или "Красная Шапочка".

Затьмъ сльдуютъ дончаки — есаулъ Лобачовъ, Кузнецовъ и Скасырскій, долговязый уралецъ Логиновъ, крошечный, невзрачный, заикающійся амурецъ подъэсаулъ Пытковъ. Посльдній только недавно совершилъ, на своемъ безвершковомъ маштачкъ "Сърко", знаменитое путешествіе изъ Хабаровска въ Петербургъ и является поэтому личностью въ достаточной степени примъчательной.

На Невскомъ проспектъ появились даже папиросы его имени: — Папиросы Пъшкова — пять копъекъ!

Юнкера сотни помѣщаются въ верхнемъ этажѣ, надъ нашею головой.

Все это очень милый, простой, совершенно не затронутый городской жизнью народъ, истинныя дѣти донскихъ, кубанскихъ, терскихъ степей и хлѣбороднаго юга. Они живутъ своею особой, замкнутой жизнью. Мы поддерживаемъ съ ними лучшія отношенія, но близко не сходимся. Причина, вѣроятно, заключается въ томъ, что мы люди шѣсколько различныхъ культуръ.

Впрочемъ, въ отдъльныхъ случаяхъ, у насъ имъются

тамъ друзья — Якушевъ, Грековъ, Калмыковъ, Татариновъ, Водопьяновъ.

Мы видимся съ казаками только въ классахъ — на лекціяхъ, на репетиціяхъ, на экзаменахъ. Казаки отличаются скромностью, прилежаніемъ, добросовъстностью къ наукамъ. Въ этомъ отношеніи, между нами лежитъ цълая пропастъ. Это часто подчеркиваетъ намъ начальникъ училища, питающій къ казакамъ особое расположеніе...

Экзамены начались, и вмъстъ съ ними въ нашу школьмую жизнъ ворвалась новая полоса.

Одну половину учебнаго дня мы отдаемъ умственнымъ напряженіямъ, размѣнивая грузъ нашихъ знаній на однозначные и двузначные баллы. Все сходитъ у насъ, болѣе или менѣе, благополучно. Особыхъ, потрясающихъ катастрофъ не приходится наблюдатъ.

Да, кое-кто сръзался, остался на второй годъ и, такимъ образомъ, пріобрълъ почетное званіе "маіора".

Къ числу ихъ принадлежитъ баронъ Штейнгель, Гревсъ, Кологривовъ, Валерьянъ Зарубаевъ.

Другіе, кто съ грѣхомъ пополамъ, кто вполнѣ успѣшно, справляются съ классными испытаніями и могутъ разсчитывать на преодолѣніе всѣхъ артиллерійскихъ, фортификаціонныхъ, тактическихъ херделей и каменныхъ стѣнокъ.

Какъ ни странно, но "сугубыя науки" — химія и механика, прошли у насъ исключительно благопріятно.

Въ тотъ же день, по традиціи Школы, мы собрали учебники въ одинъ общій костеръ и устроили пышное аутодафэ. Это производится каждый годъ, со дня основанія Школы. Каждый годъ мы изучаемъ химію и механику, не только въ бѣлыхъ перчаткахъ, но еще по неразрѣзаннымъ, свѣжимъ учебникамъ...

Другая половина учебнаго дня посвящена строю.

Каждый день, послѣ завтрака, мы выѣзжаемъ на плацъ и упражняемся въ эскадронномъ ученьѣ.

За послъднее время мы сдълали значительные успъхи.

"Плъшакъ" выражаетъ намъ благодарность и не сомиввается, что на предстоящемъ "майскомъ парадъ" мы не ударимъ лицомъ въ грязь.

Уже нъсколько разъ мы дълали репетиціи на Марсовомь полъ, вмъстъ съ Кавалергардами и Конною Гвардіей.

Въ ближайшемъ будущемъ предстоитъ генеральная репетиція, подъ руководствомъ генераль-инспектора кавалеріи...

40.

Невскій проспектъ кипълъ и бурлилъ суетливой городской жизнью и многотысячныя толпы столичнаго люда заливали широкіе тротуары.

Къ Марсову полю, со всъхъ концовъ, стекались войска.

Пѣхота, артиллерія, кавалерія, въ блескѣ парадныхъ доспѣховъ, тянулись по улицамъ, оглашая воздухъ топотомъ и ржаньемъ коней, бряцаньемъ оружія, грохотомъ артиллерійскихъ запряжекъ.

Въ полдень, послъ объъзда войскъ императорскою фамилаей, начался "майскій" парадъ...

Сначала проходила пъхота.

Въ густыхъ батальонныхъ колоннахъ, сверкая щетиной питыковъ, мѣрнымъ шагомъ, проходилъ полкъ за полкомъ.

Впереди шла строевая рота Пажей, гардемарины морского корпуса, юнкера военныхъ училищъ. За ними, Преображенцы, Семеновцы, Измайловскій полкъ, Егеря — великаны-поморы, черные, какъ смоль, гиганты малорусскихъ губерній, рыжеволосые ярославцы, костромичи, нижегородцы, рослые голубоглазые латыши, поляки, литовцы, могучіе кряжистые бородатые сибиряки — весъ цвѣтъ великой страны, собранный подъ историческими знаменами, овѣянными легендами и дымомъ сраженій.

Пестръли значки жалонеровъ, плавно колыхались знаиена, гремъла музыка и глухой раскатъ барабановъ:

— Трамъ-тамъ-тамъ!.. Трамъ-тамъ-тамъ!..

За первой гвардейской дивизіей шли Московцы, Лейбъ-

Гренадеры, Павловцы и Финляндцы. Павловскій полкъ въ высокихъ гренадеркахъ, горѣвшихъ, точно золотыя свѣчи:

> "Люблю сіянье шапокз мюдныхз, Насквозь простръленныхз вз бою..."

Онъ такъ и хранились, въ своемъ старомъ видъ, со слъдами вражескихъ пуль и штыковыхъ ударовъ. Полкъ проходилъ особымъ порядкомъ, держа винтовки "на-руку".

Затъмъ слъдовали четыре батальона гвардейскихъ Стрълковъ и гвардейская Артиллерія...

Конница, въ ожиданіи очереди, стояла на Мильонной и на площади Зимняго Дворца, ув'єнчанной тонкой Александровскою иглой.

Но вотъ, гремитъ "гвардейскій походъ", и мощные звуки разносятся по всему полю.

Парадъ кавалеріи открываетъ наше училищэ.

За нимъ слъдуетъ императорскій конвой, въ алыхъ черкескахъ, на кровныхъ горячихъ коняхъ, и офицерская кавалерійская школа.

Потомъ соединенные коры трубачей кирасирской дивизіи отъвзжають въ сторону, становятся лицомъ къ царской ставкв и, подъ красивый маршъ изъ "Дамъ Бланшъ", проходитъ первый полкъ русской конницы — Кавалергарды.

Онъ проходитъ по-эскадронно, развернутымъ строемъ, на эскадронной дистанціи одинъ за другимъ, сверкая кирасами и золотыми касками съ серебряными орлами, въ бълыхъ мундирахъ, съ лѣсомъ алыхъ пикъ и бѣлоалыми флюгерами, верхомъ на рослыхъ гнѣдыхъ коняхъ, убранныхъ алымъ вальтрапомъ съ серебрянымъ галуномъ и гвардейскими звѣздами на углахъ.

Сочетаніе цвѣтовъ — бѣлаго и алаго съ серебромъ, производитъ впечатлѣніе особаго изящества и благородства. Это прославленный въ русской исторіи, старый

доблестный полкъ, тотъ самый полкъ, въ которомъ, послѣ знаменитой Аустерлицкой атаки, вызвавшей восхищение самого Наполеона, осталось въ рядахъ всего семнадцать человѣкъ.

Въ немъ служитъ цвътъ русской аристократіи. Для службы въ Кавалергардахъ требуется не только наличіе значительныхъ средствъ, но и старинное дворянское происхожденіе. Въ этомъ отношеніи полкъ, если можно такъ выразиться, "родовой". Служатъ, по преимуществу, однъ и тъ же фамиліи, отъ прадъда къ правнуку, отъ отца къ сыну и такъ далъе. Полкъ комплектуется, главнымъ образомъ, представителями старой земельной аристократіи.

Свътльйшіе князья Голицыны, свътльйшіе князья Салтыковы, свътльйшіе князья Ливены и Орбеліани, князья Волконскіе и князья Долгоруковы, князья Вяземскіе, Путятины и Гагарины, князья Кочубей и Багратіонъ-Мухранскіе, князья Юсуповы графы Сумароковы-Эльстонъ и князья Кантакузены графы Сперанскіе, графы Шереметевы, графы Мусины-Пушкины, графы Голенищевы-Кутузовы, графы Гендриковы и графы Игнатьевы, графы Менгдены, графы Граббе и маркизы Паулуччи, Ланскіе, Араповы, Дашковы, Шиповы и Скоропадскіе, Половцевы, Толстые, Звегинцевы, Чертковы, Родзянко и Воеводскіе — числятся въсшискахъ полка...

За Кавалергардами, въ томъ же порядкѣ, проходитъ Конная Гвардія. Она сидитъ на вороныхъ лошадяхъ, крупныхъ, могучихъ, вся въ золотѣ, на темносинихъ вальтранахъ съ золотымъ галуномъ, съ синими пиками и желтосиними флюгерами. Конная Гвардія производитъ еще болѣе величественное и грозное впечатлѣніе.

Этотъ полкъ считается такъ же однимъ изъ самыхъ блестящихъ полковъ гвардейской конницы. И сто лѣтъ тому назадъ, конной атакой на Сенатской площади, имъ усмиряли возстаніе декабристовъ.

Полкъ не столь родовитъ, по своему составу, какъ

Кавалергарды, но, въ свою очередь, блещетъ цѣлымъ рядомъ самыхъ знатныхъ именъ.

Въ немъ служатъ князья Долгоруковы, Козловскіе, Оболенскіе, Шаховскіе, Бълосельскіе-Бълозерскіе — всъ природные рюриковичи, князья Трубецкіе, Куракины и Гедройцы — Гедиминовичи, татарскіе князья — Урусовы и Ханы Нахичеванскіе, кавказскіе князья — Манвеловы и Багратіоны, графы Шуваловы и Комаровскіе, графы Гудовичи и Тышкевичи, графы Палены, графы Бенкендорфы и графы Нироды, герцоги Лейхтенбергскіе и принцъ Мюратъ, бароны Жераръ де Сукантонъ, Булгарины, Козляниновы, Зиновьевы, Жемчужниковы и прочіе...

За Конной Гвардіей следуеть вторая бригада.

Царскосельскіе Кирасиры представляють сочетаніе бълаго и желтаго съ серебромъ. Это также роскошное зрълище. Полкъ сидитъ на крупныхъ караковыхъ лошадяхъ, убранныхъ желтымъ вальтрапомъ, въ рукахъ желтыя пики съ бъло-желтыми флюгерами.

Полкъ проходитъ подъ звучный полковой маршъ, съ оригинальными басовыми эффектами, который приписывается императору Николаю Павловичу...

Царицыны Кирасиры представляють нъкоторый контрасть.

Полкъ сидитъ на золотисто-рыжихъ коняхъ, подъ голубымъ вальтраномъ съ золотымъ галуномъ и четырьмя гвардейскими звъздами по угламъ, въ бълыхъ мундирахъ, золотыхъ кирасахъ и каскахъ, съ синими пиками и флюгерами голубо-желтаго цвъта.

Онъ производитъ нѣжное, мягкое, ласкающее глазъ впечатлѣніе. Точно поле голубыхъ васильковъ, залитое ромашкой и солнцемъ...

## 41.

Слегка сыроватый грунтъ Марсова поля пестрълъ оттисками безчисленныхъ конскихъ подковъ.

Трибуна напоминала настоящій цвѣтникъ.

Въ самомъ центръ, на съромъ конъ, въ формъ гвардейскихъ гусаръ, стоялъ императоръ, окруженный многочи-

сленной свитой, выдѣляясь бѣлымъ пятномъ на общемъ красочномъ фонѣ.

Два государевыхъ штабъ-трубача изъ императорскаго конвоя, стояли верхомъ, тутъ же, нѣсколько позади, и по приказу царя подавали аллюры. Сигналъ тотчасъ подхватывался хоромъ полковыхъ трубачей и мягкимъ бархатнымъ рокотомъ разносился по Марсову полю:

— Тарарамъ-тамъ-тамъ!...

Школа проходила шагомъ, развернутымъ строемъ эскадрона.

Павелъ Адамовичъ Плеве, верхомъ на "Золушкъ", держался на правомъ флангъ. Впереди, на своей вороной кобылицъ, вертълся "Плъшакъ", красный отъ напряженія и тревоги. По примъру эскадроннаго командира, взводные офицеры одновременно брали шашки "подъ-высъ" и одновременно же, не доъзжая нъсколькихъ шаговъ до государя, круто повернувъ голову, опускали клинокъ за шпору.

Это быль самый важный моменть.

Невольно охватывало волненіе. Сердце трепетало, какъ птичка. Чувствовалось, что тысячи взоровъ въ эту минуту устремлены на тебя. Нужно было пройти, ровняясь по ниточкѣ, слѣдя за конемъ и знакомъ эскадроннаго командира.

Въ первый разъ въ своей жизни я видълъ царя.

Онъ стоялъ такъ близко, всего въ какихъ-нибудъ пятидесяти шагахъ, кроткій, спокойный, съ доброй улыбкой съро-голубыхъ глазъ, поднеся правую руку къ мъховой шапкъ съ бълымъ гусарскимъ султаномъ. Я представлялъ его себъ почему-то болье рослымъ, величественнымъ. На минуту мнъ показалосъ, что онъ взглянулъ на меня и сердце мое снова учащенно забилосъ.

Пропустивъ эскадронъ, царь произнесъ яснымъ голосомъ: — Хорошо, господа!

Рады стараться, Ваше Императорское Величество!
 грянуло въ отвътъ изъ ста двадцати молодыхъ юнкерскихъ глотокъ.

Миновавъ царскую ставку, эскадронъ перестроился во взводную колонну. Подходя къ дворцу принца Ольденбург-

скаго, завернуль правымъ плечомъ и снова сталь на прежнее мъсто, тыломъ къ казармамъ Павловскаго полка.

За кирасирской дивизіей слѣдовала казачья бригада — Лейбъ-Казажи въ алыхъ мундирахъ, и въ голубыхъ — Атаманцы...

Солнце стояло надъ головой и огненнымъ свътомъ заливало роскошное зрълище.

Парадъ второй гвардейской дивизіи открываютъ Конные Гренадеры, на вороныхъ лошадяхъ, подъ темнозеленымъ вальтрапомъ съ золотыми царскими вензелями, въ своихъ оригинальныхъ кожаныхъ каскахъ съ чернымъ щетинистымъ гребнемъ и алою лопастью, оканчивающейся золотой кистью.

Въ такихъ каскахъ когда-то разгуливали по Европъ суворовскія войска, а честь созданія этого головного убора, по свъдъніямъ, принадлежитъ свътльйшему князю Потемкину.

Конные Гренадеры проходять въ темнозеленыхъ мундирахъ, со стянутыми крестъ-на-крестъ бѣлыми лосиными портупеями, съ красными лацканами, въ густыхъ красныхъ бахромчатыхъ эполетахъ.

Лейбъ-Уланы, на рыжихъ коняхъ, подъ синимъ вальтрапомъ, въ синихъ мундирахъ, съ красными лацканами и этишкетомъ, въ золотыхъ чешуйчатыхъ "чашкахъ", въ длинныхъ синихъ чакчирахъ съ краснымъ генеральскимъ лампасомъ въ лихо одътыхъ на-бекренъ уланскихъ шапкахъ съ бълымъ развъвающимся султаномъ, производятъ легкое, изящное впечатлъніе. Они проходятъ галопомъ, съ тонкими бамбуковыми пиками въ рукахъ.

Гвардейскіе Драгуны скачутъ на гивдыхъ лошадяхъ, подъ чернымъ вальтрапомъ съ серебряными царскими вензелями, въ черныхъ мундирахъ съ красными лацканами, въ высокихъ драгунскихъ киверахъ Отечественной войны.

Въ заключеніе, проходять карьеромъ Лейбъ-Гусары.

Это, пожалуй, самое эффектное зрълище.

Въ алыхъ мундирахъ съ золотыми шнурами, въ синихъ

чакчирахъ, въ бѣлыхъ отороченныхъ мѣхомъ ментикахъ, на кровныхъ сѣрыхъ коняхъ, покрытыхъ раззолоченнымъ чепракомъ, въ пышныхъ бобровыхъ шапкахъ съ длиннымъ бѣлымъ султаномъ, они проносятся, какъ снѣжный буранъ, на залитомъ солнцемъ плацу.

Это такъ же одинъ изъ самыхъ блестящихъ полковъ русской конницы. Въ немъ началъ службу молодымъ субалтерномъ и закончилъ командиромъ полка великій князь Николай Николаевичъ. Въ немъ, еще сравнительно недавно, служилъ великій князъ Павелъ. Въ бытностъ наслѣдникомъ престола, въ немъ служилъ нынѣшній государь.

Это такъ же аристократическій полкъ, насчитывавшій не одинъ десятокъ дворянскихъ родовъ, съ звонкими историческими именами.

Въ немъ служилъ нѣкогда старый фельдмаршалъ Гурко. Въ его рядахъ числятся свѣтлѣйшій князь Юрьевскій и свѣтлѣйшій князь Лопухинъ-Демидовъ, князья Мещерскіе и Щербатовы, князья Святополкъ-Мирскіе, Енгалычевы и Масальскіе, князья Барклай-де-Толли и свѣтлѣйшіе князья Сайнъ-Витгенштейнъ, графы Воронцовы-Дашковы, Толстые и Остенъ-Сакены, графы Рибопьеры, Клейнмихели, Велепольскіе, сіамскій принцъ Чакрабонъ, Нарышкины и Раевскіе, Татищевы и Скалоны, Орловы, Мятлевы, Безобразовы, Павловы, Петрово-Солововы.

За гусарами скачетъ гвардейская конная Артиллерія. "Майскій" парадъ заканчиваетъ кавалерійской атакой.

Генералъ-инспекторъ конницы, великій князь Николай Николаевичъ, какъ неподвижное изваяніе сидя на огромномъ чаломъ конѣ, посреди поля, подымаетъ саблю.

Звенитъ труба.

Сабля ръзкимъ движеніемъ опускается — и пять тысячъ коней кидаются съ мъста, въ атаку.

Дрожитъ земля. Клубится пыль. Во всѣ стороны летятъ комья земли.

Когда пыль расходилась, передъ императоромъ непо-

движно стояли полки. И только ржали разгоряченные кони...

Подъ звуки старинныхъ маршей, длинными лентами, полки снова тянулись по улицамъ оживленной столицы, пріостанавливая уличное движеніе, привътствуемые цвътами, кликами, дъвичьими улыбками.

Радостно звучали перезвоны колоколовъ.

— Христосъ Воскресе! — смѣялись бойкія барышни. Юнкера ловко подхватывали цвѣты и посылали воздушные попѣлуи.

Яркое солнце играло на молодыхъ лицахъ, на зелени скверовъ, на серебрѣ и золотѣ шлемоблещущихъ эскадроновъ, на золотомъ куполѣ, сквозившаго въ голубой дымкѣ, Исаакіевскаго собора...

#### 42.

Я, Громовъ и Дробышевскій — маленькая "чайная компанія", изъ трехъ лицъ, связанныхъ между собой тѣсною дружбой.

Эта близость отмъчена многими и, по этой причинъ, мы носимъ кличку "Трехъ Мушкетеровъ".

Между тъмъ, у всъхъ насъ троихъ совершенно различные вкусы, привязанности, влеченія. Наши характеры, сплопь и рядомъ, противоположны. Въ нашихъ взглядахъ на жизнь существуетъ колоссальная разница, неръдко доводящая насъ до острыхъ споровъ, столкновеній и даже ссоръ.

Громовъ, какъ я уже упоминалъ, благодаря слабости воли, впиталъ въ себя бользнетворный порокъ. Его пристрастіе къ спиртнымъ напиткамъ, шумнымъ попойкамъ, буйному товарищескому разгулу, съ каждымъ днемъ становится для меня все болье очевиднымъ.

До сихъ поръ, къ счастью, какимъ-то необъяснимымъ чудомъ, онъ еще не обратилъ на себя вниманія нашихъ стоокихъ аргусовъ, главнымъ образомъ, эскадроннаго командира и Павла Адамовича Плеве. Все сходитъ ему пока съ рукъ. Нѣтъ сомнѣнія, паступитъ день, когда онъ про-

рвется. Его поведеніе начинаетъ меня ръшительно безпокоить...

У Дробышевскаго наблюдается склонность иного рода. Онъ всегда слѣдилъ за собой, съ преувеличенною заботливостью занимался своею наружностью, на кадетскихъ вечеринкахъ и праздникахъ, съ исключительнымъ удовольствіемъ проводилъ время въ обществѣ молодыхъ дамъ и дѣвицъ.

Все это еще не давало права предполагать, что въ ближайшемъ будущемъ Станиславъ Станиславовичъ станетъ на путъ низменныхъ наслажденій, удовлетворяя свою животную страсть, низводя женщину съ ея высокаго пьедестала.

Я никогда бы не могъ раньше подумать, что Станиславъ Станиславовичъ представляетъ собой типъ чудовищнаго сатира!

Онъ уже поплатился за свои легкомысленныя любовныя приключенія и продолжаетъ лежать въ лазаретѣ, въ венерическомъ отдѣленіи.

Если это его не образумить, онъ можеть дойти до пагубнаго конца...

Я выражаю моимъ ближайшимъ друзьямъ суровое осужденіе, будучи самъ далеко не безгрѣшенъ.

У меня тоже порокъ, тоже болъзнь, тоже мучительная и преступная страсть, увлекающая на край черной бездны.

Еще недавно я считаль себя застрахованнымь отъ всякихъ соблазновъ. Сейчасъ я переживаю полосу личной жизни, которая можетъ стать роковой. Совершенно незамѣтнымъ, совершенно неощутимымъ образомъ, я втянулся въ азартъ, въ ажіотажъ крупной игры, въ фатальную борьбу карточнаго плюса и минуса.

Всѣ досуги я провожу теперь на Каменноостровскомъ проспектѣ, въ уютной квартирѣ барона Фрэда, въ обществѣ его друзей и знакомыхъ, низко склонившись надъ зе-

ленымъ сукномъ стола, замирая отъ очередной гримасы судьбы.

Послѣдияя относится ко мнѣ съ рѣдкой несправедливостью.

Я давно проиграль всё наличныя деньги. Уже нёсколько разъ, сверхъ ассигнованнаго мнё матушкой содержанія, я получаль отъ нея экстренныя пособія. Мнё приходится лгать, изворачиваться на всё лады и требовать новыхъ и новыхъ суммъ. Я задолжалъ многимъ пріятелямъ — Громову, Дробышевскому, барону Фрэду. Я дошелъ до того, что заняль сто рублей у тетушки Маріи Васильевны и — верхъ моего нравственнаго паденія — взялъ десятку даже у Глаши.

Все это меня безпокоить, тревожить, отражается на настроеніи. Но я не теряю надежды.

Я убъжденъ, что въ одинъ прекрасный день судьба наградитъ меня счастливой улыбкой...

#### 43.

Какъ прекрасенъ Петербургъ въ майскіе дни, когда вмѣсто скучныхъ осеннихъ дождей и колючаго рождественскаго мороза, на смѣну появляется солнце, тепло, яркая зелень садовъ!

Когда вижето тяжелыхъ мёховыхъ шубъ и салоповъ, петербургская публика растекается въ легкихъ весеннихъ костюмахъ!

Особенно хороши петербургскія женщины, стройныя, элегантныя, съ какимъ-то врожденнымъ вкусомъ къ изяществу. Я невольно любуюсь ихъ умѣніемъ одѣваться, ихъ манерами, ихъ граціозной походкой, когда, постукивая высокими французскими каблучками, онѣ проходятъ мимоменя.

Мелькнетъ эдакое видъніе — и нътъ его больше!

Въ памяти останется случайно брошенный взглядъ, букетикъ фіалокъ, приколотый у корсажа, запахъ тонкихъдуховъ... Въ такіе майскіе дни я съ особеннымъ наслажденіемъ люблю совершать прогулку по городу.

Я начинаю ее обычно съ Поцълуева моста — хорошо миъ памятный мостъ! — прохожу по Морской и поворачиваю на Невскій проспектъ. Пройдя Полицейскій мостъ, съ магазиномъ Треймана на углу, двигаюсь прямо, вплотъ до Гостиннаго Двора.

Потомъ обхожу Гостинный Дворъ, останавливаясь, на мгновенье, передъ интересными витринами, съ любопытствомъ наблюдая оживленную, снующую по всѣмъ направленіямъ публику, заходя, время отъ времени, въ какой нибудь магазинъ — ювелирный, парфюмерный, съ офицерскими вещами, въ писчебумажную или книжную лаеку.

Потомъ снова пересъкаю проспектъ, посъщаю Пассажъ и направляюсь въ Лътній Садъ.

Я люблю бродить, въ одиночествъ, по его широкимъ аллеямъ, мимо газоновъ и цвътниковъ, съ первой зеленью, съ первыми, едва распустившимися гвоздиками, резедой, анютиными глазками. Я люблю наблюдать, какъ на верховыхъ, еще сыроватыхъ дорожкахъ, на крупныхъ породистыхъ лошадяхъ, гарцуютъ амазонки и офицеры.

Рядомъ лежитъ огромное Марсово Поле, на которомъ еще такъ недавно государь дѣлалъ намъ смотръ. Еще видны оттиски конскихъ копытъ и слѣды артиллерійскихъ колесъ...

А вотъ и Нева, съ ея изумительной Набережной, не имѣющей равной на свътъ.

Съ звонкимъ цокотомъ летятъ по упругимъ торцамъ парныя коляски и одиночки. Мелькаютъ нарядныя женщины, дамы высшаго столичнаго общества, артистки, демимонденки. Пронесется конногвардеецъ, въ широкой шинели, съ золотой каской на головъ.

Точно Германъ изъ "Пиковой Дамы", торопящійся на свиданіе!..

Плавно скользять величавыя струи реки, съ малень-

кими невскими пароходами, съ тяжелыми лайбами и плотами, съ спортивными гичками, яхтами, ботами, челноками.

А на томъ берегу, четко вонзился въ небо шпицъ Петропавловской крѣпости — и, время отъ времени, бьютъ старые крѣпостные куранты...

Я люблю проходить по Моховой улиць.

Каждый разъ я вижу хорошо знакомый мнѣ особнякъ, въ которомъ живетъ съ семьею графиня Евдокія Валерьяновна, тяжелый, мрачный, непривѣтливый домъ, находящійся въ такомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ внутренней обстановкой.

Окна квартиры, помѣщающейся въ бель-этажѣ, выжодятъ на улицу. Въ нихъ никогда никого не видно.

Но однажды, миѣ показалось, что я увидѣлъ бѣлокурое личико Анечки...

А, можеть быть, это просто моя фантазія?..

### 44.

Голосисто заливаются и храпятъ кони, длинной шеренгой выстроенные на дворѣ Школы. Сѣдловка особая, по походному — ленчикъ, оголовье съ недоуздкомъ, фуражный арканъ, кобуры, переметныя сумы.

Пошади будто предчувствують переходь въ тридцать версть по мягкой грунтовой дорогь, свъжій воздухь луговь, широкій просторь красносельскихь полей, лъсистыя кручи и холмы Дудергофа.

— Дудергофъ!

Что-то загадочное, смутное, неотразимо-манящее слышится въ этомъ словъ, упоминавшемся безчисленное количество разъ въ "Звъріадъ".

Сегодня мы покидаемъ каменныя громады столицы, торцы и раскаленные булыжники мостовыхъ.

Звучитъ команда.

Гремя шашками и винтовками, эскадронъ садится на лошадей. Вотъ, длинною вереницей, уже вытягивается изъ

воротъ Школы, вдоль чугунной рѣшетки и сада, мимо сѣраго зданія съ длиннокрылымъ николаевскимъ орломъ на фронтонѣ.

- Прощай, славная Школа!
- Прощай, Петербургь!

"Прощайте, раннія вставанья, Держанье рукт всегда по швамт, Лихихт "корнетовт" приставанья И крики "ходу!" по утрамт..."

Эскадронъ провзжаетъ мостъ, тянется мимо пирокаго, грязнаго, съ маслянистой водой и ржавыми оползнями Обводнаго канала. Слва виденъ Балтійскій вокзалъ, а впереди, тяжелою, сврою массой, уже маячатъ Нарвскія ворота.

За воротами еще попадаются городскія постройки, дровяные и кирпичные склады, амбары, огороды, свалочныя мьста. Но городь уходить все дальше. Фабричные дымы сливаются въ мглистое марево, тяжелымъ плащомъ висящее надъ столицей.

Вотъ исчезли послѣдніе признаки каменной кладки и подковы мягко ступаютъ по сѣроватому грунту. По обочинамъ зеленѣетъ свѣжая травка, желтѣютъ шапочки одуванчиковъ, по сторонамъ раскинулись пашни, съ отдѣльными фермами, мызами, дачками, утопающими въ изумрудѣ садовъ.

Какъ прозраченъ голубой сводъ!..

Какъ чистъ и сладокъ весенній воздухъ, освѣжаемый дуновеніемъ вѣтерка, ароматомъ цвѣтовъ и листвы!

Все наполнено неизъяснимою тишиной, которая кажется такой странной послѣ шумовъ столицы. Только звякаютъ мундштуки и стремена да порой, изъ тлубины конной колонны, вырвется веселое ржанье, которому тотчасъ вторятъ со всѣхъ концовъ:

— lo-го-го-го!...

Впереди держатся трубачи. Костя Скуратовъ взма-

хиваетъ серебрянымъ корнетъ-à-пистономъ — и звенитъ мелодичный, убаюкивающій сознаніе, нѣжный, меланхолическій вальсъ.

За трубачами слъдуютъ пъсенники.

Только кончился вальсь — и заливается бубень, звенить бунчукь, гремить удалая пъсня:

"По дорожкъ красносельской Бдета эскадрона гвардейскій, Эскадрона лихой! Снъга бълаго бълъе Блещута наши портупеи Шашки боевой!..."

За эскадрономъ, на нѣкоторой дистанціи, идетъ казачья сотня, съ лѣсомъ пикъ, на бурыхъ, рыжихъ, гнѣдыхъ маштачкахъ. За ними тянутся наши обозы и кухни. И самымъ послѣднимъ ѣдетъ старый вахмистръ Бѣлявскій, съ заводными лошадьми и "штатскими изъ манежа"...

- Поводъ! хриплымъ, точно простуженнымъ голосомъ, кричитъ "Плѣшакъ" и, огрѣвъ стэкомъ "Жару", выносится нѣсколькими скачками впередъ.
  - Эскадронъ, рысью ма-а-аршъ!

Пѣсня смолкаетъ. Всадники подтягиваются и, мягко выжавъ шенкелями коней, переводятъ ихъ въ рысь.

— Тропъ-тропъ-тропъ! — звучатъ сотни подковъ по широкой красносельской дорогѣ и силънѣе лязгаютъ стремена и мундштучныя цѣпки, грохочатъ шашки и приклады винтовокъ. Разновременно, то приподымаются, то вразъ опускаются въ тактъ фигуры, слегка набравъ поводъ, подавшись къ холкѣ коня.

Вотъ "одиннадцатая верста" — знаменитый лечебный пріютъ. Ясно виденъ желтый квадратъ безумнаго дома, за которымъ, тутъ же, неподалеку, размъщена "Вольно-пожарная дружина" князя Львова и прафа Шереметева.

Впереди уже виднъется Лигово.

Маленькія дачки пестрѣютъ со всѣхъ сторонъ. Публи-ка сбѣгается на дорогу.

И снова гремятъ трубачи, звенитъ бунчукъ, разносится новая пъсня:

"Бдутв, поютв юнкера гвардейской Школы, Трубы, литавры, гремя-а-атв, Барышни, барышни, взорами пегальными Вслъдв уходящимв глядятв..."

Эскадронъ слѣзаетъ съ коней, отпускаетъ подпруги. Изъ сѣдельныхъ кобуръ и вьюка вынимаются бутерброды съ ветчиной, сыромъ, паюсною икрой.

Эскадронъ снова садится и двигается, перемънными аллюрами, по дорогъ...

Вотъ, наконецъ, и Красное.

Съ одной стороны бълъють палатки пъхоты, съ другой тянется рядъ безконечныхъ бараковъ и деревянныхъ строеній. Направо уже видно широкое военное поле, съ Лабораторною Рощей, съ Кавелахтскими и Шунгоровскими высотами. Налъво — поверхность зеркальнаго озера, по которому скользятъ шлюпки, лодочки, челноки.

 ${\bf A}$  еще дальше, за озеромъ,  $\stackrel{\cdot}{-}$  вокзалъ желѣзной дороги и, повитая дымкой тумана, темнозеленая шапка горы:

— Дудергофъ!..

## **45.**

Школа размѣщается въ Авангардномъ лагерѣ, возлѣ дудергофскаго озера, на краю военнаго поля, въ нѣсколькихъ деревянныхъ баракахъ.

Боже, что это за жалкія пом'єщенія, низкія, мрачныя, съ вічно сырымъ землянымъ поломъ!

Они выстроены не мен'ье полув'ька тому назадъ. Отъ нихъ тянетъ ветхостью, пл'ьсенью, тяжелымъ запахомъ тл'ьнія.

Правда, почти весь день мы проводимъ на воздухѣ и забираемся въ бараки только передъ отходомъ ко сну. Это непріятный моментъ, въ особенности, когда, отдернувъ тон-

кое одъяло, приходится ложиться на влажное, какъ губка, бълье...

Въ семь часовъ насъ будитъ труба.

Быстро одъвшись, направляемся въ расположенную рядомъ столовую, подъ досчатымъ навъсомъ, и торопливо пьемъ чай.

Въ теченіе двухъ недъль, вооруженные планшетами, алидадами, картами, подъ руководствомъ офицеровъ генеральнаго штаба, шатаемся по окрестностямъ Дудергофа и производимъ топографическія съемки.

Затьмъ, въ теченіе другихъ двухъ недьль, занимаемся тактическими задачами или "полевыми походками". Подъ руководствомъ тьхъ же "моментовъ", располагаемъ войска на бивакъ, выставлиемъ сторожевое охраненіе, высылаемъ развъдку, обороняемся и атакуемъ противника.

Само собой разумъется, все это мы дълаемъ на бумагъ, однако, съ дъйствительнымъ примъненіемъ къ мъстности.

Такъ проходитъ день.

Вечеръ находится въ нашемъ распоряженіи.

Мы проводимъ его весьма разнообразно. Въ составъ "чайныхъ компаній" сидимъ на верандъ нашего юнкерскаго буфета. Иногда, цълыми группами, гуляемъ по передней линейкъ, наблюдая высшую ъзду офицеровъ кавалерійской школы, прокатку артиллерійскихъ орудій, красивыя конныя эволюціи на просторахъ военнаго поля.

Иногда посъщаемъ пріятелей-пушкарей сосъднихъ училищъ, по преимуществу, Михайловскаго артиллерійскаго, съ которыми поддерживаемъ лучшія отношенія.

Наши отношенія къ другимъ юнкерамъ, въ особенности, къ павлонамъ, носятъ оттѣнокъ нѣкоторой шутливой бравады. Съ высоты своихъ коней мы смотримъ на марширующія юнкерскія колонны съ долей извѣстнаго превосходства, съ точки зрѣнія легонькаго кавалерійскаго скептицизма, отдавая, впрочемъ, должное тяжелой пѣхотной работѣ и ея боевому значенію.

# — Пъхота, не пыли!

Вотъ обычное выражение, прочно удерживающееся въ нашихъ школьныхъ анналахъ съ невъдомыхъ поръ, кото-

рымъ привътствуемъ, съ неизмънной улыбкой, нашихъ пъкотныхъ сосъдей. Они на это не обижаются и, въ свою очередь, обзываютъ насъ моншерами, фазанами, звонарями или даже латинской, заимствованной отъ студентовъ цитатой — "refugium asinorum".

Какъ бы то ни было, мы чувствуемъ тъсную связь и общую принадлежность къ единой императорской арміи...

Къ циклу нашихъ лагерныхъ развлеченій, наполняющихъ вечерній досугь, нужно отнести купанье въ озерѣ или прогулку на челнокѣ. Естъ безспорное наслажденіе скользить по гладкой водной поверхности или, забравшись съ лодкою въ камыши, отдаться созерцательнымъ думамъ подъласками мечтательнаго заката.

Иногда, на подобной прогулкѣ, завязываются неожиданныя знакомства.

Такія же знакомства происходять на расположенномь рядомь жельзнодорожномь вокзаль, на уединенныхь аллеяхь, на дачкахь, на льсистыхь обрывахь знаменитаго Дудергофа.

- Шурка Звърекъ!
- Надя Станцуй!..
- Гатчинская Форель!..

Кто не знаетъ эти славныя имена, столь тъснымъ образомъ связанныя съ "гвардейской Школой", ея интересами, ех укладомъ и бытомъ?

Но кромѣ дамъ, такъ называемаго "нашего круга", при желаніи, всегда найдется возможность перелистать нѣсколько страничекъ другого, ни къ чему не обязывающаго, маленькаго дачнаго очаровательнаго романа.

Этимъ занимаются, главнымъ образомъ, юнкера стар-

Кстати, съ переходомъ въ лагери, настроеніе ихъ мѣняется значительно къ лучшему. Они предвкушаютъ уже близостъ того завѣтнаго, съ острымъ волненіемъ ожидаемаго дня, когда могутъ пропѣть заключительный куплетъ "Звѣріады": "Когда настанетъ то мгновенье, Когда скажу въ послъдній разъ — Прощайте, стъны заведенья, Я не увижу больше васъ! Прощайте, иксы, плюсы, зеты, Наугныхъ формулъ легіонъ, Банкеты, траверсы, барбеты, Взда въ манежъ безъ стременъ! Прощайте, всъ угителя, Предметы общей нашей скуки, Ужъ не заставите меня Приняться снова за науки!.."

Старшій классъ уже охваченъ "волненіемъ производства". Уже намѣчена предварительная разборка вакансій. Уже намѣчаются полки, формы, стоянки. Многіе сіяютъ отъ удовлетворенія. На лицахъ иныхъ выражена неподдѣльная скорбь.

Въ отношеніи къ намъ, сугубымъ "вандаламъ, сарматамъ, скифамъ", наблюдается, въ свою очередь, перемѣна. Бывшій "корнетскій" цукъ становится значительно мягче. Многіе сходятся между собой. Многіе выпиваютъ на "брудершафтъ". Пройдетъ еще какой нибудь мѣсяцъ — и мы замѣнимъ нашихъ наставниковъ на славномъ "корнетскомъ" посту!

Осталось уже не много.

Впереди — эскадронный сборъ, стръльба, маневры и, наконецъ, царскій смотръ...

Время летитъ незамътно.

День за днемъ протекаетъ въ прогулкахъ по красносельскимъ окрестностямъ, съ посъщеніемъ, съ планшетомъ въ рукъ, всевозможныхъ Виллозей, Райкузей, Варикселя, Кавелахтскихъ и Дудергофскихъ высотъ, съ легкой закуской въ полъ, предлагаемой слъдующими по пятамъ услужливыми "шакалами", съ незатъйливыми вечерними развлеченіями.

Въ воскресный же и праздничный день лагери совершенно пустъютъ.

Дачные поъзда уносятъ насъ, цълыми группами, въ раз-

личные пункты, навстръчу различнымъ соблазнамъ — на коломяжскія скачки, на павловскую музыку, въ столичные загородные сады...

## 46.

Звонко разносится конское ржанье по красносельскимъ полямъ, съ прямоугольниками овсовъ и хлѣба, по жиденькимъ, здѣсь и тамъ притаившимся рощицамъ, по широкому луговому простору.

Впереди, на хорошо знакомой вороной кобылицѣ, сидитъ "Плѣшакъ". Въ его правой рукѣ сверкаетъ обнаженная шашка, которою онъ подаетъ сигналы для исполненія. "Плѣшакъ" усталъ, его лицо стало совершенно багровымъ. Поминутно снимая фуражку и обнажая свою лысую, круглую, какъ костяной шаръ, голову, онъ утираетъ ее носовымъ платкомъ.

Эскадронное ученіе въ полномъ разгарѣ.

Это уже не то ученье, которое производилось когда-то на маленькомъ школьномъ плацу, по сосъдству съ Обводнымъ каналомъ. Тамъ было тъсно, нельзя было какъ слъдуетъ разойтись, вязкая жижа затрудняла движеніе.

Здъсь — солнце, воздухъ, просторъ.

Зеленая травка выбита копытами лошадей и цълыя облака пыли несутся за эскадрономъ. Звенятъ стремена и мундштуки. Глухо звякаютъ шашки и приклады винтовокъ.

# — Эскадронъ, за мной!

"Плѣшакъ" даетъ шпоры "Жарѣ" и карьеромъ выносится на нѣсколько корпусовъ. Широкимъ галопомъ эскадронъ скачетъ по военному полю, слѣдуя за своимъ командиромъ.

Впереди, на точныхъ дистанціяхъ, держится офицерская линія — Давыдъ Давыдовичъ, Ковако, Пономаревъ, Боря Гиппіусъ. Сзади, за эскадрономъ, на той же дистанціи — линія взводныхъ капраловъ, а за ними — эскадронный вахмистръ, Дмитрій Ивановичъ Иловайскій.

За первымъ взводомъ, на рыженькой откормленной

"Ефросиніи", скачетъ великій князь Борисъ. Для него спеціально подобрали эту смирную, добронравную, покладистую лошадку.

Нестерпимо болять кольни отъ сжиманія при завздахь или "восьмеркахь", ремни натирають ключицу, винтовка бьеть по спинь. Иногда, по какой либо причинь, происходить паденіе и всадникь вмьсть съ лошадью кубаремь катится по земль...

- Та-та... Та-ти-та!..
- Самъ-самъ, ка-пи-танъ!..

Это сигналъ къ атакъ.

Въ одно мгновенье выхватываются изъ ноженъ стальные клинки и вотъ — широко разомкнувшись, уже несется первый полуэскадрочъ въ направленіи на Лабораторную Рощу. Второй держится за нимъ въ сомкнутомъ строъ.

— Стой, слъ-зай!

Послѣ короткаго отдыха, эскадронъ снова садится на лошадей и, покрытый съ ногъ до головы ѣдкой, ползучей красносельскою пылью, съ удалыми пѣснями, возвращается домой:

"Бдутг, поютг юнкера гвардейской Школы, Трубы, литавры гре-мятг..."

Ученье происходить теперь каждый день. По слухамъ, генераль-инспекторъ кавалеріи собирается устроить смотръ. Великій князь почему-то не любитъ Школу. Онъ называетъ насъ "всадниками безъ головы" и иными обидными прозвищами.

Два года тому назадъ онъ сдѣлалъ смотръ, накричалъ, разругался и прогналъ съ поля. Особенно влетѣло бѣдному "Плѣшаку" и бѣлому Смоленскому ротмистру, Глѣбу Богинскому.

— Какъ онъ командуетъ? — ревѣлъ великій князь и, въ бѣшенствѣ, швырялъ на земь свою алую гусарскую шапку. — Онъ не командуетъ, а плачетъ кровью!

Съ тъхъ поръ, про ротмистра Глъба Богинскаго нами сложена веселая пъсенка:

## "Бълый плагетъ кровью О былыхъ бояхъ..."

Но кром'в эскадронных ученій, мы заняты теперь боевою стр'вльбой.

По окончаніи об'єда, съ винтовками и боевыми патронами въ подсумкахъ, строимся на передней линейкъ и въ пъшемъ строю, оглушительно звеня шпорами, направляемся въ пъхотный лагерь.

Это не такъ палеко.

Однако, приходится обогнуть Дудергофское озеро, миновать строевую роту Пажей и лагерь гвардейской пехоты, после чего выходимъ на стрельбище.

Оцѣпленіе уже разставлено. Шагахъ въ полутораста бѣлѣютъ мишени. Быстро, по командѣ, заряжаемъ винтовки боевыми обоймами и начинаемъ стрѣлять:

— Пахъ!... Пахъ!... трещатъ ружейные выстрълы.

Махальные выскакивають изъ своихъ убѣжищъ и указывають попаданія маленькими флажками. Мелькнетъ красный флагъ — значитъ удачно. Бѣлый флажокъ обозначаетъ промахъ — въ бѣлый свѣтъ, что въ копейку.

Потомъ начинается залповая стръльба.

Уже опускается вечеръ, сладко пахнетъ луговою травой, гдъ-то, въ главномъ лагеръ, у Кавалергардовъ или Конной Гвардіи, играетъ музыка.

А мы стрыляемь, стрыляемь, стрыляемь...

Къ счастью, завтра праздничный день. Я не знаю, впрочемъ, какъ мнѣ провести воскресенье. Тантъ Мари уѣхала на кислыя воды, въ Эссентуки. Евдокія Валерьяновна, вмѣстѣ съ Димой и Анечкой, отбыла на прошлой недѣлѣ въ Графское.

Я провожаль ихъ, поднесъ графинѣ букетъ, а Анечкъ коробку шоколадныхъ конфектъ и бълую розу.

Анечка смутилась и покраснъла.

Когда поъздъ скрылся изъ вида, мнъ стало грустно. Лътній день, какъ будто, померкъ и внезапно легли сърыя тъни. Столица потеряла всякую привлекательность.

А между тѣмъ, еще недѣлю тому назадъ, я такъ мило провелъ вечеръ на Моховой, бесѣдовалъ съ Евдокіей Валерьяновной, шутилъ съ Димой и Анечкой.

Теперь ихъ уже нътъ.

Они вернутся лишь въ сентябръ.

Но я воспользуюсь приглашениемъ и обязательно навъщу ихъ, во время предстоящаго отпуска, въ Графскомъ...

Скучно!...

Дробышевскій занять очереднымь романомъ...

Остается — Громовъ...

## 47.

Я засталь Громова за необычнымъ занятіемъ.

Онъ стоялъ передъ зеркаломъ, въ синемъ статскомъ костюмѣ, и повязывалъ фіолетовый галстукъ. Рядомъ, дымя папироской, лежалъ въ креслѣ баронъ. Съ видомъ знатока и арбитра elegantarium, Фрэдъ давалъ указанія, по привычкѣ кривилъ ротъ, снисходительно улыбался.

При моемъ появленіи, оба захохотали.

— Черкесовъ, вотъ это кстати! — заревълъ Громовъ, отходя отъ зеркала и слегка неувъренной, пошатывающейся походкой направляясь къ круглому столику, на которомъ стояла откупоренная бутылка, нъсколько рюмокъ и тарелочка съ пеперментомъ.

"Брюнетка жена, мужг брюнетг, Кг нимг вхожг бълокурый корнетг..."

Запълъ Громовъ, наливая рюмку и расплескивая конъякъ.

— Ну и легокъ же ты на поминѣ!... Елки-палки!... Только что про тебя говорили!... Не правда-ли, баронъ?... А въ общемъ... Пить или не пить, сказалъ Гамлетъ!.... Черкесовъ, твое здоровье!

"Ребенокъ брюнетки, брънета Ужасно похожъ на корнета..."

"Душа Общества", привставъ съ кресла, въ свою очередь чокнулся со мной.

— За славную Школу! — произнесъ онъ и однимъ глоттомъ опорожнилъ рюмку. — За конницу, женщинъ и наслажденія!... Ну, а теперь вдемъ!... Пора!... Половина седьмого!... Всадники-други, въ походъ собирайтесь!... Ти-ри-ти-ри-тамъ-тамъ-тамъ...

"Такой же, какъ онъ, балагуръ, И такъ же, какъ онъ, бълокуръ..."

продолжалъ Громовъ.

Баронъ поднялся съ кресла, щелкнулъ золотой крышкой часовъ и надълъ модную соломенную шляпу.

- Куда? - спросиль я съ недоумъніемъ.

Фрэдъ остановился передо мной, вскинулъ моноклъ, лицо его приняло удивленное выраженіе.

— Куда?... Онъ еще спрашиваетъ? — произнесъ Фрэдъ и пожалъ плечами. — Разумъется въ "Буффъ"!... Исключительная программа!... Ничего подобнаго вы еще не видали!... Звъри несчастные!... Вандалы, сарматы, скифы!... Пора занятъся вашимъ образованіемъ!

Благоразуміе подсказывало мив ускользнуть.

Но попытка не удалась.

Охмълъвшій Громовъ тянулъ меня за собой, упрекалъ въ трусости, грозилъ разрывомъ пріятельскихъ отношеній.

— Но, послушай, Сашка! — протестоваль я, взывая къ его разсудку. — За это же выпрутъ изъ Школы?... Въ два счета?... Разъ-два!

Громовъ не внималъ моимъ доводамъ. Баронъ ему поддакивалъ. Въ концъ концовъ сопротивление мое было

сломлено. Можетъ быть, здъсь сыграла роль лишняя рюмка? Съ другой стороны, опасеніе за охмъльвшаго Громова заставило меня подчиниться общей затъъ

Громовъ вышелъ въ сосъднюю комнату и вернулся съ дядюшкинымъ костюмомъ:

"И ходитъ брюнетъ, напъвая:
Вотъ тутъ-то стоитъ запятая!..."

Пиджакъ былъ для меня непомърно длиненъ, широкъ въ плечахъ и въ груди. Панталоны въ сърую клътку были, наоборотъ, коротки и образовали на животъ обширный мъшокъ, въ который можно было бы помъститъ жеребенка.

Вскинувъ снова привычнымъ жестомъ монокль, баронъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ сосредоточенно глядѣлъ на меня.

— Браво, mon cher! — произнесъ онъ. — Въ этомъ мостюмъ ты чрезвычайно напоминаешь мнъ одного молодого англійскаго лорда!... Вполнъ комильфо!... Будь я женщиной, ни за что бы не устоялъ!... Парбле! Шампетръ... Суасантъ нефъ!...

Тутъ онъ упалъ въ кресло и принялся хохотать.

Я взглянуль на себя въ зеркало и пришель въ ужасъ. Однимъ движеніемъ готовъ быль скинуть съ себя пиджакъ и брюки, но пріятели крѣпко подхватили меня подъ руки и мы спустились внизъ.

Черезъ минуту, уже сидъли втроемъ на извозчикъ и мчались по Фонтанкъ.

Костюмъ приводилъ меня въ грустное настроеніе. Къ довершенію всего, котелокъ, который надѣли мнѣ на голову, сидѣлъ такъ глубоко, что закрывалъ глаза и носъ. Баронъ нашелъ выходъ изъ положенія. Онъ предложилъ мнѣ котелокъ снять, держать его въ рукѣ и обмахиваться имъ на подобіе вѣера...

Вечеръ былъ душный и знойный. Въ розовъющемъ воздухъ тихо угасала заря. Зыбко дрожала вода канала, сверкая золотистыми бликами, точно последнимъ приветомъ дня.

Передъ входомъ, убраннымъ разноцвѣтными фонариками, извозчикъ остановился.

Въ саду было людно и тѣсно. Публика сидѣла на скамьяхъ, на террасѣ буфета, въ креслахъ открытой сцены. Звучала музыка, звенѣлъ женскій смѣхъ, съ ярко освѣщенной эстрады лились легкомысленные куплеты.

Сперва мы прошлись по саду, скромно держась боковой аллеи, избъгая встръчаться съ военными. Не разъ и не два наши руки, по привычкъ, подносились къ головному убору, но во-время спохватившись, мы опускали ихъ книзу и старались держать въ карманахъ.

Фрэдъ хохоталъ и подтрунивалъ.

Потомъ зашли на минуту въ буфетъ, подошли къ стойкъ, выпили по три рюмки водки. Наконецъ, взявъ билеты въ открытый театръ, усълись въ креслахъ перваго ряда.

Шли "Корневильскіе колокола".

Голова кружилась отъ выпитой водки, отъ музыки, отъ красиваго опереточнаго мотива:

"Диги-диги-диги, Диги-диги-донг, Ну, звони, звони же, Радостный трезвонг!..."

Рутковскій, толстый, круглый, забавный, съ выпуклыми глазами, выходилъ на сцену, плясалъ канканъ, распѣвалъ бархатнымъ баритономъ. Танцовали красивыя женщины, въ легкихъ одеждахъ, обнажавшихъ полныя ноги и крутую бѣлую грудь. Молодая субретка, съ вздернутымъ носикомъ, обращала особенное вниманіе. Она не была хороша собой, но подкупала какою-то непосредственностью, женственнымъ обаяніемъ, свѣжестью истиннаго таланта.

Каждое ея появленіе мы встрѣчали аплодисментами. Сидѣвшій рядомъ со мной усатый штабсь-ротмистръ,

въ темносиней венгеркъ, медленно поворачивалъ голову и глядълъ на меня недовольнымъ, презрительнымъ взглядомъ.

Пробуждалась невольная робость. Одновременно меня душиль смъхъ:

— Ха-ха-ха!... Если бы мой сосъдъ, хотя бы въ незначительной степени, обладалъ даромъ проникновенія?... Если бы, хотя на мгновенье, онъ разоблачиль мое инкогнито?... Боже, что бы это былъ за спектакль!... Драма!... Трагедія!... Кошмаръ!

Я находился въ игривомъ, приподнятомъ настроеніи. Хмѣль туманилъ сознаніе. Развалившись въ креслѣ партера, утонувъ въ своемъ котелкѣ, я хохоталъ отъ души, наслаждаясь комической пьесой.

Послѣ пятаго акта, занавѣсъ взвился въ послѣдній разъ. Артисты вышли на сцену, раскланивались съ публикой, съ улыбками принимали цвѣты, посылали воздушные поцѣлуи.

— Грановская!.. Браво, Грановская! — кричалъ я, увлеченный общимъ порывомъ.

Штабсъ-ротмистръ повернулъ голову и снова взглянулъ на меня.

— Молчи, ершъ! — мрачно процъдилъ онъ и, гремя саблей, поднялся съ кресла...

#### 48.

Двѣ недѣли льетъ дождь.

Военное поле раскисло, точно клюквенное желе, и лошади вязнутъ въ темной набухшей глинъ.

Зеленая шапка Дудергофа закуталась облакомъ. Въ сырыхъ баракахъ холодно и темно. Настроение у меня скверное.

Всѣ мои попытки покончить съ карточною игрой не привели ни къ чему... Каждое воскресенье я продолжаю бывать у барона, понтирую, мечу банкъ и оставляю всѣ свои деньги... Мой долгъ выросъ до тысячи рублей... Мнѣ стыдно писать матушкѣ... Я не знаю, какъ выйти изъ положенія...

Будь проклять тоть чась, когда я впервые прикоснулся къ карточному столу!..

Между тъмъ время летитъ, и осталась всего недъля.

Уже прошла "заря съ церемоніей" и объездъ императоромъ красносельскаго лагеря. Благополучно прошли всъ смотры. Впереди остаются маневры. Если погода не измънится къ лучшему, это будетъ мученье...

Разборка вакансій закончена. Старшій курсъ переживаетъ горячку. Каждый день въ Школу прибываютъ портные, закройщики, фуражечники, сапожники, мастера офицерскихъ вещей. Каждый вечеръ "корнеты", цълыми группами, направляются въ Петербургъ и возвращаются позднею ночью.

Въ баракахъ, на койкахъ и на столахъ, лежатъ офицерскіе мундиры съ чешуйчатыми кавалерійскими эполетами, сюртуки на бълой подкладкъ съ разноцвътными воротниками, рейтузы, тужурки и кителя былой чертовой кожи или англійской рогожки.

На стънахъ висятъ офицерскія фуражки различныхъ полковъ, алыя, бълыя, синія, желтыя и лиловыя, розовыя, краповыя, малиновыя, драгунскія шашки, уланскія и гусарскія сабли, длинные кирасирскіе палаши. Весь день "корнеты" заняты примъркой платья.

Теперь они не обращають на насъ никакого вниманія, сквозь пальцы смотрять на наши промахи, дружески бесьдують сь нами, распевають куплеты изъ "Зверіады":

> "Прощай, нашъ Собинъ-экономъ, Грабитель пироговт и булокт, На нихт построилт себъ домт, Фасадомъ прямо въ переулокъ!..."

Бъдному Пушкину не повезло. По причинъ тихихъ успъховъ въ наукахъ и звонкаго поведенія, онъ лишенъ возможности выйти не только въ Кавалергарды, но вообще въ гвардію. Сергьй Александровичь, впрочемь, не унываеть, разсчитываеть выйти впоследствие, съ прикомандированиемь, а пока взяль вакансию въ Астраханский драгунский полкъ, въ Тирасполь.

Черная фуражка съ желтымъ околышемъ, во всякомъ случав, идетъ ему меньше кавалергардской, въ которой онъ щеголялъ зимой въ эскадронв...

Прошли красносельскіе скачки съ "Императорскимъ Призомъ" и "Кубкомъ" августъйшаго главнокомандующаго. Прошелъ сборный спектакль въ красносельскомъ театръ, въ присутствіи государя и великихъ князей.

Прошла призовая стръльба, состязанія орудійныхъ запряжекъ, развъдчиковъ, полковыхъ хоровъ.

Прошло даже "крещенье Херкуса".

Это тоже наша "традиція", которая введена уже нъсколько льть и повторяется съ каждымъ сезономъ.

Когда отъ школьнаго фуражечника Херкуса появляется его сынъ, за полученіемъ денегь, юнкера продълываютъ надъ нимъ маленькую комедію. Они ведутъ его подъ руки въ юнкерскую купальню и, не взирая на визгъ и сопротивленіе, подымаютъ, раскачиваютъ и швыряютъ въ воду:

- Крещается рабъ Божій Херкусъ!
- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
- Аминь!

Лопоухій Шлемка, носатый, рыжеволосый, ныряетъ съ головой, барахтается, какъ мопсъ, и, съ помощью юнкеровъ, благополучно вылъзаетъ на сушу. Лицо его продолжаетъ хранить испуганный видъ. Вода струится потоками по костюму.

Херкусъ предчувствуетъ этотъ обрядъ и появляется поэтому въ старомъ, рваномъ, совершенно поношенномъ пиджачкъ. Потомъ его угощаютъ водкой и уплачиваютъ всъ привезенные имъ счета...

Дождь льеть не переставая.

Небо затянуто сърымъ шинельнымъ сукномъ.

Дудергофа совсѣмъ не видно...

Бодрыми маршами, по дорогамъ и безъ дорогь, огибая засъйки, пересъкая торфяныя болота, пронизывая сосновые и березовые лъса, двигались къ мъсту предстоящаго столкновенія.

Дождь пересталь, но небо было обложено сѣрыми тучами и хлипкій тумань висѣль надь утренними полями.

На третьи сутки, у Русскаго Капорскаго, были обна-

На третьи сутки, у Русскаго Капорскаго, были обнаружены передовыя части противника. Онъ медленно отступалъ, какъ бы привлекая насъ на себя и заманивая въ ловушку. Колонна авангарда остановиласъ, выкинула широкія пѣхотныя цѣпи и повела наступленіе.

— Тахъ-тахъ! — раздавались одиночные выстрълы.

Гдѣ-то сзади бухнула пушка, за ней другая, третья. Вскорѣ артиллерійскій огонь загремѣлъ по всей линіи.

Черезъ полчаса, на взмыленной лошади, прискажалъ адъютантъ, въ нарукавной повязкъ посредника. Онъ подскочилъ къ генералу, приложилъ руку къ фуражкъ и задыхающимся голосомъ залепеталъ:

— Ваше превосходительство!... Им'єю честь доложить!.. По приказанію его высочества...

Въ скоромъ времени все объяснилось. Цъпи рано повели наступленіе. Артиллерія рано открыла огонь. Необходимо разыграть маневръ на часъ позже. Государь прибудетъ изъ Царскаго только къ полудню.

Адъютантъ далъ шпоры коню и ускакалъ.

Артиллерія замолчала. Наступающія ц'єпи остановились.

Начальникъ штаба, молодой полковникъ въ пенснэ, съ аксельбантомъ черезъ плечо, что-то горячо доказывалъ генералу. Послъдній, опустивъ глаза, тупо смотрълъ въ землю и, время отъ времени, съ виноватымъ видомъ, разводилъ руками...

Эскадронъ стояль на краю рощи, держа лошадей въ поводу.

Лица юнкеровъ, съ слегка воспаленными вѣками, были опухши, усталы. Безсонныя ночи, напряженная служба развѣдки и охраненія, мокрая гнилая погода отражались и на конскомъ составъ. Лошади стояли, понуро опустивъ головы, лѣниво отжевывая желѣзо, застывъ всѣми четырьмя ногами на опномъ мѣстѣ.

Я стоялъ на дорогѣ. Дробышевскій, не выпуская повода изъ рукъ, сидѣлъ на краю придорожной канавы и курилъ. Вскорѣ къ намъ подошелъ Громовъ.

— Елки-палки! — произнесъ Громовъ, поправляя винтовку, тяжело звеня шпорами и путаясь шашкой въ длинной юбкъ шинели. На его высокихъ смазныхъ сапогахъ налипли комья сърой глины. Онъ выбросилъ очередное ругательство, оглянувшись, досталъ изъ кармана походную флягу, приложился и передалъ мнъ.

Дробышевскій молчаль.

На его красивомъ, блъдномъ, сильно осунувшемся лицъ не играло обычнаго лукаваго выраженія. Онъ курилъ папиросу за папиросой, глядълъ передъ собой и меланхолически вертълъ въ пальцахъ сорванную травинку...

- Поводъ! неожиданно прозвучала команда.
- Эскадронъ, са-ди-и-сь!

Вытянувшись длинной колонной, эскадронъ затрусиль по дорогь, обогнуль рощу, пересъкъ мокрый лугь и поднялся на высоту...

Съ этого пункта, охраняя правый флангь пъхоты, эскадронъ могь наблюдать, какъ цъпи снова поднялись и медленно, съ усиліемъ вытаскивая ноги изъ набухшей земли, двинулись снова впередъ. Одновременно, сзади, съ артиллерійской позиціи, показались четыре бълыхъ дымка. Четыре орудійныхъ удара слились въ одинъ мощный звукъ и гулко разнеслись по окрестнымъ полямъ:

— Ба-бахъ!

Навстръчу, изъ невидимыхъ точекъ, прокатился рядъ такихъ же ударовъ, то съ интервалами, то въ видъ залпо-

ваго огня, потрясавшаго воздухъ громовыми раскатами. Среди сърыхъ разорванныхъ тучъ заголубъли неожиданные просвъты, туманъ расходился, и все свътлъе дълался пасмурный день.

Цъпи подходили все ближе.

Вскорѣ можло было различать лица отдѣльных людей, перебѣгавшихъ стъ закрытія къ закрытію, вразъ кидавшихся на мокрую землю, снова подымавшихся по свисткамъ, съ тяжелыми пѣхотными винтовками на-перевѣсъ...

Эскадронъ сълъ и въ третій разъ перемънилъ мъсто, укрывшись за отдъльною фермой.

Отсюда, какъ на ладони, было видно военное поле, съ Лабораторною Рощей, съ Царскимъ Валикомъ, съ тихо мрѣющими вдали Шунгоровскими высотами.

Все сильнъе становился артиллерійскій огонь.

Вотъ, внезапно, точно изъ-подъ земли, показались цѣпи противника, въ бѣлыхъ чехлахъ на фуражкахъ. За ними виднѣлись сомкнутые квадраты резерва. По всей линіи гремѣла ружейная трескотня, усиливаемая участившимися ударами пушекъ:

— Ба-ба-ба-бахъ!

Гдѣ-то слѣва раздались крики "ура!". Они росли съ каждой минутой и, въ скоромъ времени, то утихая, то вспыхивая съ новой силой, превратились въ сплошной оглушительный ревъ...

На военномъ полѣ произошла встрѣча тяжелой кирасирской дивизіи съ кавалеріею "южэнъ".

Затрещала труба, сверкнули клинки, склонились пики съ флажками. Изъ линіи взводныхъ колоннъ построили фронтъ. Начальникъ дивизіи вынесся на ворономъ жеребъръ, взмахнулъ шашкой — и шестнадцатъ развернутыхъ эскадроновъ, какъ сокрушающая лавина, покатились навстръчу противнику.

Синій гатчинскій полкъ, скакавшій на крайнемъ фланть дивизіи, держалъ направленіе на царскую ставку, прямо на желтое пятно развѣвавшагося штандарта, съ чернымъ

двуглавымъ орломъ посреди. Это было великолъпное зрълище, на которое смотрълъ, стоя на высокомъ холмъ, императоръ съ многочисленной свитой...

Съ Царскаго Валика прокатились звуки отбоя.

Трубачи кавалеріи и музыканты пѣхоты немедленно подхватили сигналъ и мелодія разлилась по всему полю. Пѣхота, сверкая штыками, сворачивалась въ колонны. Бряцая оружіемъ и оглашая поле ржаніемъ лошадей, строчилась конница.

Рыжею массой во главѣ со своимъ командиромъ, его высочествомъ генералъ-маіоромъ принцемъ Луи-Наполеонъ-Бонапартомъ, пронеслись Лейбъ-Уланы, съ легкими бамбуковыми пиками въ рукахъ. На вороныхъ коняхъ, съ великимъ княземъ Дмитріемъ Константиновичемъ, прошли Конные Гренадеры. За ними проскакалъ гнѣдой полкъ гвардейскихъ Драгунъ. Сѣрымъ квадратомъ бѣлѣли вдали Лейбъ-Гусары...

Эскадронъ подвели къ Царскому Валику.

На холмъ, на подобіе островка возвышавшемся среди голаго поля, стояла царская свита и представители иностранныхъ державъ — французы въ раззолоченныхъ кепи, пруссаки въ черныхъ лакированныхъ каскахъ, австрійцы въ шляпахъ съ зелеными перьями.

Въ центръ, передъ самымъ шатромъ, въ бъломъ платъъ, съ букетомъ въ рукахъ, стояла молодая императрица, окруженная великими княгинями и княжнами, фрейлинами, придворными дамами. Она выдълялась своей рослой и стройной фигурой. Ея тонкое породистое лицо было красиво. Легкій румянецъ игралъ на щекахъ. Движенія были спокойны, размърены, величавы.

Императоръ объъзжаль шагомъ полки, здоровался, благодарилъ за маневры. Въ отвътъ неслись громкіе клики и звуки царскаго гимна.

Потомъ къ Царскому Валику подвели выпускныхъ юнкеровъ и пажей.

Царь, одътый въ походную гусарскую форму, въ низенькихъ ботикахъ, съ алой гусарской фуражкой на головъ, сопровождаемый военнымъ министромъ и старшими генералами, подошеть къ юнкерамъ и обратился съ привътственной ръчью и поздравлениемъ...

- По ко-нямъ! хриплымъ, точно простуженнымъ голосомъ, скомандовалъ "Плъшакъ".
  - Са-ди-ись!..

Эскадронъ сълъ.

Но это быль не весь эскадронь, а только его половина, шестьдесять шесть бывшихь "звърей", бывшихь вандаловь, сарматовь и скифовь, превращенныхь съ этого дня въ благородное "корнетство".

Другая половина, произведенная царемъ въ офицеры, уже мчалась вразсыпную домой...

Когда мы подошли къ Азангардному Лагерю, на передней линейкъ, съ счастливыми, сіяющими улыбками, уже стояло нъсколько человъкъ.

Стоялъ грозный вахмистръ, Дмитрій Ивановичъ Иловайскій, добродушный Чача Лазаревъ, мазочка Карцовъ — всѣ въ темнозеленыхъ венгеркахъ Гродненскаго полка, расшитыхъ серебряными шнурами, въ яркихъ малиновыхъ чакчирахъ, съ кривыми гусарскими саблями на боку...

Въ мундирѣ Коннаго Гренадера стоялъ лихой Костя Скуратовъ...

Въ бѣломъ кирасирскомъ колетѣ, съ золотой каской на головѣ, виднѣлся высокій Кривцовъ... Въ синей щеголеватой уланкѣ стоялъ бывшій взводный капралъ Давыдовъ...

Изъ барака четвертаго взвода выбъжалъ Пушкинъ.

— Трррепещи, молодежь! — закричаль онь, высоко подбросивь на воздухь свою желтую фуражку Астраханскихь драгунь.

Кругомъ захохотали.

Пушкинъ захохоталъ въ свою очередь.

- Черкесовъ, прощай! сказалъ Пушкинъ и горячо попъловалъ меня въ щеку.
- Прощай! отвътилъ я, не подозръвая въ эту минуту, что вижу его въ послъдній разъ......

Какъ сладко, какъ непередаваемо-радостно, послѣ мокраго, раскисшаго, красносельскаго военнаго поля, очутиться снова на югѣ, среди черноземныхъ просторовъ, подъласками буйнаго солнца!...

Родимый край пшеницы и степныхъ ковылей снова лежитъ передо мной, точно шитый тугими шелками сарафанъ полногрудой украинской красотки. Старый расторгуевскій тарантасъ снова несетъ меня по широкой, съ дътства знакомой дорогь, мимо баштановъ и свекловичныхъ полей, мимо селеній и хуторовъ съ бъльми мазанками, криницами и плетнями, кругами подсолнуховъ, стадами гогочущихъ гусей, овецъ и круторогихъ хохлацкихъ воловъ.

— Цобъ!... Цобе! — доносится лънивый окрикъ по-

— Цобъ!.. Цобе! — доносится лѣнивый окрикъ погонщиковъ и тяжелый обозъ уже далеко позади, оставивъ запахъ дегтя, овчины, вяленой рыбы...

Здъсь тише, проще, успокоительные Россіи.

Неспъшно и величаво бредетъ меланхолическій волъ. Задумчиво и такъ же неспъшно идетъ за воломъ роспый хохолъ, въ длинныхъ чоботахъ, въ черной барапьей шапкъ, съ кнутовищемъ въ рукъ. Его взглядъ, выраженіе его лица — какое-то установившееся, никуда неторопящееся, ничего неищущее. Точно ему ни до чего на свътъ нътъ дъла.

Хохолъ — житель черноземной степи и юга. У него сохранились черты степного пастуха въ медленности движеній, въ лѣнивой мечтательности, въ чистотѣ и простотѣ правовъ. Въ его одеждѣ такъ же много паступиляго — куртка съ широкимъ цвѣтнымъ поясомъ, широкіе шаровары, мягкая баранья шапка.

Хохолъ еще не стоялъ въ жесткихъ тискахъ, которыми суровая природа и скудная почва сдавили русскаго человѣка. На Украинѣ еще остались изобиліе и просторъ. Въ такой обстановкѣ живутъ другіе люди. Здѣсь мечта свободнѣе, а трудъ не такъ тяжекъ. Здѣсь больше тепла, больше красоты, больше поэзіи.

А природа?..

Южная степь прекрасна весной, когда цвътутъ незабудки, ромашки, павилика, дрокъ и тысячи другихъ травъ, когда кружится голова отъ медвяныхъ степныхъ ароматовъ и тысячи незримыхъ пъвцовъ многоголосыми гимнами славословятъ Творца.

Но и сейчасъ естъ невыразимая прелестъ въ этой томной, медленно увядающей красотѣ, въ тихой грусти сжатыхъ полей, въ золотой печали левадъ и нивъ. Уже не звенятъ жаворонковыя пѣсни, но увѣреннѣе и бойче бьютъ въ дозрѣвающемъ просѣ перепела, изступленно кричитъ коростель и висятъ по-прежнему, надъ самою головой, степные разбойники — шулики, кобчики, зоркіе ястреба.

Заливаются колокольчики, мелькаютъ придорожные камни и вотъ — справа и слѣва, на порыжѣвшей щетинѣ жнивья, виднѣются, точно стада овецъ, огромныя неуклюжія птицы. Это — дрофа, дикій индюкъ черноземныхъ полей.

Чернобородый Степанъ, въ старомъ нагольномъ тулупъ съ мъднымъ наборомъ, хитро переводитъ лошадей въ шагъ:

— Эва, гляньте, панычъ! — говоритъ Степанъ, указывая кнутовищемъ на птицъ.

Я не выдерживаю, вылъзаю изъ тарантаса и направляюсь на дрофъ.

Хитрыя бестіи, несомнѣнно, отличаютъ меня отъ охотника. Птицы подпускаютъ меня совсѣмъ близко, шаговъ на сто. Сперва, не отрываясь отъ кормежки, начинаютъ медленно удаляться, потомъ, ковыляя, какъ гуси, уже бѣгутъ, наконецъ, взмахнувъ крыльями, тяжело подымаются къ вечерѣющимъ небесамъ...

За Хухрей мѣста становятся еще болѣе живописными. Степь перемежается волнистыми взгорьями, балками, орѣховыми и дубовыми рощами, маленькими озерами, пылающими въ огнѣ заката.

Еще нъсколько верстъ — и блеснетъ золото Ворсклы,

съ низкимъ луговымъ берегомъ, съ тихими убаюкивающими затонами, покрытыми желтой кувшинкой и бѣлыми лиліями.

У водяной мельницы рѣка становится уже. Но такъ же лѣнивъ ея бѣгъ, а правый, утонувшій въ лѣсной зелени берегъ, широкимъ кряжемъ тянется на много верстъ.

Вдали уже виднъется знакомая роща.

За нею, на высокомъ уступъ, уже различается садъ... Бълый, старый павлиновскій домъ еще укрытъ отъ моихъ взоровъ... Но я вижу дымокъ, тонкой спиралью подымающійся къ розовымъ небесамъ.

И сердце мое колотится отъ волненія...

51.

Меня видимо ожидали.

Не успълъ расторгуевскій тарантасъ показаться на поворотъ, какъ съ крыши флигеля уже сорвался Жанчикъ и закричалъ:

— Вдетъ, Вдетъ!

Матушка, сестра Валя, репетиторъ Павелъ Семеновичь стояли на высокомъ крыльцѣ стараго дома и, съ радостными улыбками, встрѣчали мое прибытіе. Всѣ были взволнованы, раскраснѣвшаяся Валечка сіяла отъ восхищенія, на глазахъ матушки дрожали слезинки.

Ну, само собой разумѣется, тотчасъ пошли поцѣлуи, объятья, возгласы изумленія— вытянулся-то какъ, какимъ молодцомъ сталъ, загорѣлъ, возмужалъ, настоящій кавалерійскій юнкеръ!..

Жанчикъ вертълся между ногами, хватался за шашку, не сводилъ глазъ съ бълой коротенькой гимнастерки, туго стянутой лосинымъ ремнемъ, съ алыхъ погонъ, украшенныхъ золотымъ галуномъ, съ высокихъ сапогъ со шпорами.

Съ ожесточеніемъ виляя пушистымъ хвостомъ, визжалъ и прыгалъ на грудь мой четвероногій любимецъ, бѣлый англійскій сеттеръ Бой, пытаясь лизнуть меня въгубы...

За ужиномъ разговоръ шелъ безъ конца.

Я подробно долженъ былъ разсказать о Школь, о жизни въ столиць, о лагеряхъ, о царь и цариць, о тетушъв Маріи Васильевнь, о графинь Евдокіи Валерьяновнь, о Димкь, объ Анечкь.

Я долженъ былъ разсказать о пріятеляхъ, о Громовѣ и Дробышевскомъ, о петербургскихъ театрахъ и развлеченіяхъ, о нашихъ начальникахъ-офицерахъ, о конюшняхъ, манежахъ, даже о лошадяхъ.

Все, что я писаль въ своихъ письмахъ, что было уже всѣмъ изъвстно, я долженъ былъ повторить, со всѣми подробностями. И я говорилъ безъ конца, воскрешая въ памяти эпизоды изъ моего недавняго прошлаго, испытывая при этомъ какое-то личное наслажденіе.

Но иногда я неожиданно умолкалъ, какъ будто подъ вліяніемъ какой-то неотвязной, мучительной думы и, въ эти минуты, всѣ настораживались и глядѣли на меня съ безпокойствомъ, особенно матушка и сестра...

На другой день жизнь вошла въ колею.

Жанчикъ успѣлъ доложить мнѣ всѣ новости, о перепелахъ, утиныхъ выводкахъ, высыпкахъ дупелей, и вмѣстѣ со мною отправился провѣдать Орлика. Старый, покрытый гречкой арабъ, при звукѣ нашихъ шаговъ, тотчасъ тихо заржалъ.

Я вошель въ стойло, обнять моего любимца за шею, поцеловаль въ нежныя безволосыя губы...

Съ Валечкой я имълъ продолжительный разговоръ.

Она передала мив о повздкв заграницу, въ Швейцарію, и вынесенных ею оттуда впечатлвніяхъ. За годъ, что я съ нею не видвлся, Валечка выросла, похорошвла и напоминала теперь настоящую барышню.

Во время бесѣды, она нѣсколько разъ пытливо вглядывалась въ меня, точно желая полнѣй изучить происшедшую во мнѣ перемѣну, точно желая провѣрить какую-то возникшую въ ея умѣ мыслъ, догадку, предположеніе. Она не выдержала, улыбнулась, взяла меня за руку и сказала:

- Жоржикъ, я что-то подозрѣваю!
- **Что?**
- Нътъ, не скажу...

Валечка откинулась на скамейку, захохотала и, приблизивъ ко мнъ лицо, тихо произнесла:

— Ты влюбленъ!

Я почувствоваль, что краснью. Однако, въ свою очередь, разсмъялся и шутливымъ, слегка дъланнымъ тономъ, спросиль:

— Какія глупости!.. Откуда ты взяла?

Валя ничего не отвътила. Лицо ея приняло серъезное выраженіе. Она оглядълась по сторонамъ, вздохнула и медленно поднялась со скамейки...

Самый важный для меня разговоръ предстояль впереди. Такъ или иначе, я долженъ его имъть. Уже ъдучи въ поъздъ, я твердо приняль это ръшеніе, намътиль планъ и теперь выжидаю только удобнаго случая.

Й вотъ, вечеромъ, передъ тѣмъ, какъ проститься и отправиться въ свою комнату, я умышленно задержался въ столовой. Матушка беззвучно перемывала стаканы и бесѣдовала со мной. Кромѣ насъ двоихъ не было никого.

Разговоръ шелъ о хозяйствъ.

Матушка горько сѣтовала на урожай, на упавшія цѣны на хлѣбъ, на растущіе накладные расходы. Между прочимъ, пожурила меня за расточительностъ и предупредила, что, къ сожалѣнію, не можетъ дать теперь ни одной лишней копѣйки, сверхъ положеннаго мнѣ содержанія.

При этихъ словахъ я поднялся.

Матушка взглянула на меня съ безпокойствомъ.

И вотъ, неожиданно для самого себя, я подошелъ къ ней, опустился и спряталъ голову въ ея колъняхъ.

— Милый!.. Что съ тобой? — произнесла матушка. Она подняла мою голову, посмотръла въ глаза.

— Сколько же тебѣ нужно? — тихо спросила матушка.

— Тысячу рублей!

He отпуская моей головы, она откинулась на спинку кресла, на минуту закрыла глаза.

Лицо ея отразило острую боль.

Потомъ склонилась ко мнѣ, горячо прижала къ себѣ и попъловала...

На другой день я осъдлаль Орлика, вывель его на дворь и поъхаль въ Графское...

## 52.

Не тридцать, а безъ малаго всё пятьдесять версть пришлось сдёлать бёдному Орлику, прежде чёмъ попасть въ чистый, просторный денникъ графской конюшни.

Дорога, правда, была идеальна.

Первая половина пути шла хорошо извъстнымъ миъ большакомъ, вдоль самой ръки, мимо цълаго ряда живописно раскинувшихся въ ръчной долинъ селеній. Потомъ, повернувъ налъво, я взобрался на гористый береговой кряжъ, откуда плотно укатанный шляхъ выводилъ въ степи.

Утро было тихое, мглистое, казалось, спеціально созданное для верховой прогулки.

Солнце стояло невысоко.

Его ласкающіе лучи мягко скользили по желтой щетинѣ жнивья, по бурымъ проплѣшинамъ пара, по океану слежавшихся, буйно разросшихся травъ, отъ сотворенія міра незнакомыхъ съ косой или плугомъ.

Я трусилъ мелкой рысцой, время отъ времени переводя Орлика въ шагь. Въ этихъ случаяхъ я выпрастывалъ изъ стременъ ноги и, снявъ съ головы свою алую безкозырку, отдавался сладкимъ волнующимъ меня думамъ.

Я не замътилъ, какъ наступилъ полдень.

Какъ лежавшая вокругь меня степь постепенно перешла въ такое же безконечное поле.

На горизонтъ маячилъ вътрякъ.

Кругомъ было пусто. Тихая грусть была разлита въ природъ...

Орликъ внезапно заржалъ.

Точно чуя, что путь подходить къ конпу, онь подобрался, согнуль шею въ затылкъ и сталь рваться впередъ.

Въ самомъ дѣлѣ, впереди смутно выросли какія-то неопредѣленныя очертанія. Съ каждой минутой они становились все явственнѣй, и вотъ, уже не могло быть сомиѣнія, что это усадьба.

Прежде всего я замѣтилъ прямую, ровную, точно срѣзанную ножомъ по верхнему краю рощу. Это могъ бытъ паркъ или садъ. На этомъ фонѣ я вскорѣ различилъ рядъ деревянныхъ построекъ, амбары, конюшни, каменную кладку завода.

Вотъ, навстрѣчу мнѣ, уже катитъ, стоя на порожней телѣгѣ, черноволосый молодой парень, съ загорѣлымъ, какъ у цыгана, сытымъ, довольнымъ лицомъ.

- Это что?.. Графское?
- Эre! крикнулъ малый и ударилъ по лошадямъ...

Черезъ четверть часа я стояль у воротъ. Широкая, твнистая, обсаженная въковыми липами аллея, пересъкая паркъ, вела къ дому. Онъ уже виднълся передо мной, красивый бълый двухъэтажный дворецъ, обвитый плющомъ и виноградомъ, съ выступными балкончиками, съ бълою колоннадой, съ мраморною ступенчатою террасой.

Цвъты осени — астры, желтыя, пунцовыя, синія, всъхъ формъ и оттънковъ, георгины, піоны, алыя и чайныя розы, пестръли на клумбахъ.

Изъ открытаго окна лились звуки шопеновскаго ноктюрна...

Мое появленіе было неожиданнымъ.

Музыка тотчась оборвалась. Я увидёль, какъ въ окнѣ, на міновенье, показалась чья-то фигурка, всплеснула руками и скрылась.

Черезъ нѣсколько минутъ Анечка вышла изъ комнатъ. Неторопливой походкой она спустилась съ террасы и иодошла ко мнъ. На ея нъжномъ, слегка загоръвшемъ личикъ сквозилъ легкій румянецъ.

Мы поздоровались.

Со смущенной улыбкой Анечка сказала нѣсколько словъ, подивилась моему пріѣзду верхомъ, погладила Орлика по крутой шеѣ — "Мама!.. Димочка!", закричала она, приложивъ ладошку ко рту. Извинившись, снова поднялась на террасу и скрылась.

Изъ дома вышелъ дворецкій.

Онъ важно мнъ поклонился, принялъ Орлика и повелъ его по липовой аллеъ къ воротамъ.

— Они въ саду! — сказала Анечка, появившись снова передо мной, на этотъ разъ совсъмъ раскраснъвшаяся, еще болъе прелестная въ своей растерянности, и повела за собой.

Мы обогнули домъ и вышли на небольшую площадку для лаунъ-тенниса, за которой тотчасъ начинался садъ. Цвъ маленькія ножки мелькали передо мной.

Я видълъ стройную тоненькую фигурку.

Солнечный лучь скользиль по легкому бѣлому платью и, точно золотой нимбъ, горѣлъ на бѣлокурой головкѣ...

Графиня Евдокія Валерьяновна, нѣсколько располнѣвшая, но сохранившая все же чистоту классическихъ линій, при этомъ совершенно оправившаяся видимо отъ припадковъ мигрени, оказала мнѣ исключительное вниманіе.

— Очень мило! — сказала, съ улыбкой, графиня, когда приложившись къ бълой, душистой, пахнувшей лавандой рукъ, я произнесъ нъсколько привътственныхъ фразъ.
— Очень мило, Георгій Петровичъ! — повторила Ев-

— Очень мило, Георгій Петровичь! — повторила Евдокія Валерьяновна и плавнымъ жестомъ указала на мѣсто подлѣ себя. — Такъ вы верхомъ?.. Вотъ какъ?.. Не устали съ дороги?.. Молодецъ, молодецъ!.. Впрочемъ, для такого кавалериста, какъ вы, что значитъ нѣсколько десятковъ верстъ?.. Очень рада васъ видѣть!

Мой прівздъ развлекъ ее и далъ поводъ перенестись въ петербургскую обстановку, пожалвть объ отсутствіи

графа, сказать нъсколько острыхъ словечекъ по адресу столичныхъ знакомыхъ.

— Михаилъ Николаевичъ сидитъ сейчасъ въ Эмсв!.. С'est dommage!.. Очень жаль!.. Онъ былъ бы чрезвычайно доволенъ!.. Ну, что дълать!.. Примемъ васъ безъ него!.. Покажемъ наше маленькое хозяйство!.. Можетъ быть, это представитъ для васъ интересъ!.. Надъюсь, вы у насъ погостите?

Я поблагодарилъ, замътивъ, что къ вечеру собираюсь обратно... Въ моемъ распоряжени остается всего недъля... Матушка можетъ быть обижена моимъ долгимъ отсутствиемъ...

— Ну, вотъ, скажите пожалуйста! — сдѣлавъ гримаску, улыбнулась Евдокія Валерьяновна. — Какъ хотите, но сегодня я васъ не отпущу!.. Это просто немыслимо!.. Въ одинь день отмахать два подобныхъ конца?.. Вы съ ума сошли?.. Нѣтъ. мой другъ, теперь вы попали къ намъ въ плѣнъ!.. Мы возьмемъ съ васъ хорошую контрибуцію!

Евдокія Валерьяновна разсм'вялась и перешла на новую тему...

Я провель въ Графскомъ три дня.

Эти дни остаются въ моей жизни незабываемымъ воспоминаніемъ.

Маленькій пажикъ окончательно привязался ко мнѣ, и, вмѣстѣ съ Анечкой, занималь меня безхитростными деревенскими развлеченіями, прогулками, рыбною ловлей, катаньемъ на лодкѣ, игрою въ лаунъ-теннисъ, партіей на маленькомъ карамбольномъ бильярдѣ.

Три дня пролетьли точно одно мгновенье...

Наканунѣ отъѣзда, передъ ужиномъ, когда отгорѣла заря и, словно черная гигантская птица, махая незримыми крыльями, беззвучно падала ночь, я вышелъ съ Анечкой въсадъ.

Воздухъ былъ тепелъ и тихъ.

Небо выткалось звъздами и среди нихъ такъ ясно быль

виденъ семиглазый ковшъ Большой Медвѣдицы, устремленный однимъ краемъ на сѣверъ. Въ старомъ паркѣ, въ дуплистыхъ деревьяхъ, ухали совы. Гдѣ-то, на степной луговинѣ, кричалъ дергачъ. А кругомъ, въ кустахъ, на травѣ, подъ тяжелыми разросшимися яблонями, точно оригинальный оркестръ, направляемый невидимою рукой, изступленно стрекотали сверчки:

— Зззъ!.. Зззъ!.. Зззъ!..

Я сидълъ съ Анечкою въ бесъдкъ.

Въ темнотъ я не видълъ ея лица. Но я ощущалъ теплоту ея тъла, нъжный, чуть уловимый запахъ волосъ, свъжее дъвичье дыханіе.

Мы бесъдовали на различныя темы, о литературъ, поэзіи, о жизни въ деревнъ и о ближайшихъ сосъдяхъ, о возвращеніи въ городъ и предстоящемъ зимнемъ сезонъ.

Разговоръ нашъ внезапно умолкъ.

Наступила странная тишина, которая смущала и, въ то же время, охватывала какимъ-то сладостнымъ необъяснимымъ волненіемъ. Только слышно было, какъ трещали сверчки и вѣяла душистая теплота сада.

Сердце мое учащенно забилось.

Робкимъ движеніемъ, точно случайно, я прикоснулся къ дъвушкъ, обнялъ ее за талію, тихо привлекъ къ себъ.

Анечка вздрогнула.

— Не надо этого дълать! — чуть слышно прошептала она.

Сопротивленія я не встрътилъ.

Тогда я обнять еще сильнье, нагнулся къ губамъ в поцъловалъ. Въ теченіе нъсколькихъ минутъ, взволнованные и молчаливые, мы сидъли въ бесъдкъ. Анечка дрожала, какъ въ лихорадкъ.

— Миъ холодно! — шопотомъ сказала Анечка.

Мы поднялись со скамьи и быстро направились къ кому...

На другой день я увхалъ.

Графиня Евдокія Валерьяновна, Анечка, Дима вышли меня провожать.

Оглянувшись, я долго видълъ махавшій мнъ былый пла-

точекъ. Когда все исчезло, я выжалъ Орлика шенкелами и бъщенымъ махомъ пустилъ въ карьеръ...

Пусть — осень.

Пусть облетають пожелтьвшіе листья.

Пусть кружить вътерь и гонить перекати-поле во голымъ жнивьямъ.

Въ моей душъ расцвътаетъ свътлая, чистая, какъ полевой ландышъ, благоухающая весна!..

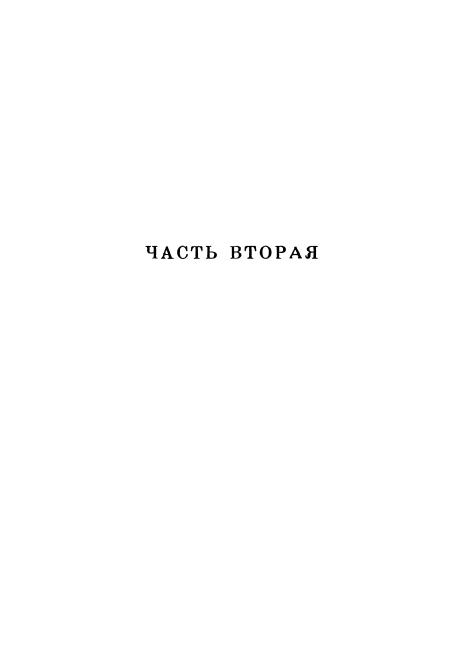

Я снова вижу передъ собой блѣдное, мглистое, точно малокровное небо, прямые, по линейкѣ просѣченные простекты, сѣдой мраморъ дворцовъ, чугунные монументы съ дарственнымъ всадникомъ, казармы и храмы, каналы и скверы, булыжникъ и гранитъ мостовыхъ.

Словно сказочное видъніе, хранящее заповъдную тайму, выростаетъ онъ изъ лона зыбкихъ, холодныхъ, пепельныхъ водъ, этотъ изумительный городъ

- Городъ-призракъ!
- Городъ-фантомъ!
- Величавый Съверный Парадизъ!..

Однимъ короткимъ мгновеньемъ проскочили иятнаддать павлиновскихъ дней, проведенныхъ въ лѣнивомъ безкълъѣ, въ беззаботномъ досугѣ, въ сладкихъ волнующихъ воспоминаніяхъ.

Я снова въ Школъ.

Вотъ уже протянулась ржавая металлическая рѣшетка, за которой, въ блекломъ осеннемъ багрянцѣ, желтѣетъ небольшой садикъ и высится сѣрое зданіе съ длиннокрылымъ орломъ на фронтонѣ.

Вотъ та же полосатая будка и старый привратникъ, дремлющій у воротъ.

Тотъ же швейцаръ, въ алой тогъ, съ пелериной, съ тербами, снимающій галунную шапку, привътствующій съ прибытіемъ.

Тотъ же низенькій вестибюль, съ пріемной и комнатой дежурнаго офицера, съ двумя широкими лъстницами, устремляющимися однимъ маршемъ наверхъ.

Пахнетъ свъжею краской.

Какъ стекло блеститъ навощеный паркетъ.

И уже доносится, точно малиновый звонь, четкая, звучная, безконечно знакомая музыка:

- Дзыннь-дзыннь!..
- Дзыннь-дзыннь!..

2.

Изъ дежурной комнаты, въ пышной бобровой шапкъ, въ темнозеленомъ, бутылочнаго цвъта гусарскомъ мундиръ съ серебряными шнурами, въ малиновыхъ чакчирахъ съ широкимъ серебрянымъ галуномъ, при лядункъ и шашкъ, выходитъ штабсъ-ротмистръ Ковако.

Раздушенный и напомаженный, въ этомъ красочномъ опереніи онъ напоминаетъ какую-то великолѣпную птицу, выпорхнувшую изъ клѣтки и горделиво озирающуюся по сторонамъ.

Штабсъ-ротмистръ скучаетъ въ дежурной и собирается, видимо, предпринять небольшую прогулку по скверу. Но замѣтивъ меня, круто останавливается на порогѣ.

Я подхожу съ рапортомъ.

Но Юрій Александровичь опускаеть мою руку, приложенную къ фуражкь. Затымь, взявшись за бока, въ теченіе нысколькихь минуть, изучаеть строгимь, испытующимь взоромь и разражается хохотомь.

- Черкесовъ! хохочетъ штабсъ-ротмистръ и съ размаха хлопаетъ меня по плечу. Здравствуй, другъ!.. Ха-ха-ха!.. Очень радъ тебя видъть!.. Прівхалъ?.. А я, признаться, давно тебя поджидалъ!.. Прямо соскучился!.. Не въришь?.. Честное слово!.. Клянусь всъми святыми!.. Ну, разсказывай, сугубый, что дълалъ, какъ веселился, какъ провелъ отпускъ?.. Разсказывай, разсказывай!
- Бьюсь объ закладъ, что ухаживалъ! перебиваетъ иеня штабсъ-ротмистръ, лукаво щуритъ глаза и снова хлопаетъ по плечу. Черкесовъ, не върь женщинамъ! По собственному опыту говорю не върь!.. Обчиститъ, на-

дуетъ и броситъ!.. Честное слово!.. Ну, разсказывай пальше!..

Черезъ мгновенье, какъ будто что-то неожиданно вспомнивъ, Юрій Александровичъ ведетъ меня въ дежурную комнату:

— Черкесовъ, очень радъ тебя видѣть!.. Мнѣ нужно съ тобою серьезно поговорить!.. Антръ ну!.. Въ самомъ дѣлѣ!.. Ну, скажи мнѣ, мой другъ, только безъ шутокъ, только не ври...

Штабсь-ротмистръ закручиваетъ усы, сдвинувъ толстыя ляжки въ малиновыхъ чакчирахъ, звякаетъ шпорами и становится въ позу. Въ этомъ положеніи онъ напоминаетъ мечтательнаго фазана, которымъ внезапно овладѣлъ столбнякъ.

- Красивъ я или нѣтъ? спрашиваетъ штабсъротмистръ.
- Господинъ штабсъ-ротмистръ, вы самый красивый на свътъ! отвъчаю я, съ усиліемъ удерживаясь отъ смъха. А кромъ того, самый отчетливый!

Тутъ Юрій Александровичь не выдерживаетъ.

- Какъ ты сказалъ?.. Самый отчетливый? обращается онъ ко мнв, и его спвлое, словно арбузъ, черноусое, сытое, выхоленное лицо, съ черными выпуклыми глазами, растекается въ сіяющую улыбку. — Нвтъ, ты серьезно говоришь?.. Ты не шутишь?
- Такъ точно, господинъ штабсъ-ротмистръ!.. Самый отчетливый!

Юрій Александровичь покатывается отъ хохота:

— Ха-ха-ха-ха!.. Спасибо тебь, дорогой, спасибо!.. Я не знаю, какъ мнь тебя благодарить!.. Ха-ха-ха-ха!.. Ты тоже отчетливый!.. Въдь мы съ тобою друзья, не правда ли?.. Выходи въ мой полкъ!.. Позволь мнъ тебя поцъловать!

Черезъ минуту лицо его становится снова серьезнымъ:

— Ну, разсказывай, что дёлаль, какъ веселился?... Воображаю, какъ славно сейчасъ у насъ тамъ на югь?... Солнце, природа, воздухъ точно настоящія сливки!.. "Ты знаешь край, гдѣ все обильемъ дышитъ?" Ха-ха-ха-ха!.. Вѣдь мы съ тобой земляки, не правда ли?.. Ха-ха-ха-ха!.. Ну, разсказывай, сугубый, разсказывай!

— А кстати, вотъ что! — снова неожиданно мѣняетъ тонъ штабсъ-ротмистръ, и, взявъ меня подъ руку, ведетъ къ окну. — Только чуръ между нами!.. Даешь слово?.. Нѣтъ, ты побожисъ!

Юрій Александровичь принимаетъ таинственный видъ:

- Ну, слушай!... Скажу тебъ интересную новос гь!.. Вчера была конференція!.. Говорили о васъ, сугубыхъ!.. Хочешь знать результатъ?.. Только побожись, что никому не разскажещь! Могила?.. Антръ ну!.. Даещь слово? Штабсъ-ротмистръ тянется къ моему уху:
- Ну, слушай!.. Эскадроннымъ вахмистромъ будетъ князь Елецкій!.. Это окончательно ръшено!.. Ты будешь назначенъ взводнымъ третьяго взвода!.. Каково?.. Взводнымъ капраломъ третьяго взвода?.. Понимаешь ты это, сугубый?... Отъ души тебя поздравляю!.. Я очень радъ!.. Ну, ступай!.. Пистолетъ!

Ковако провожаетъ меня до дверей, стоитъ на порогъ, дълаетъ ручкой и, на прощанье, кричитъ:

— Такъ, какъ ты сказалъ?.. Самый отчетливый?.. Ха-ха-ха-ха!..

3.

Взбѣжавъ по лѣвой, "корнетской" лѣстницѣ, я очутился на средней площадкѣ.

То, что я увидълъ, живо напомнило мнъ картину промілаго года, въ первый день моего появленія въ Школь.

Такъ же, какъ и тогда, въ углахъ небольшой залы струился мягкій свѣтъ фонарей, тяжелая люстра опускалась отъ потолка, и прямо на меня, изъ широкой золотой рамы, глядѣлъ ликъ императора.

Такъ же, какъ и тогда, по угламъ и стѣнамъ площаджалось десятка три или четыре юношей, въ скромныхъ кадетскихъ курткахъ, стянутыхъ поясными ремнями съ мѣдной бляхой, въ статскихъ, въ гимназическихъ, въ студенческихъ сюртукахъ, въ длинныхъ темныхъ брюкахъ навыпускъ.

Лица молодыхъ людей выражали тревожное недоумъніе, растерянность, изумленіе, робость.

А мимо нихъ, съ важнымъ и независимымъ видомъ, съ офицерскими фуражками на головахъ, съ папиросами, зажатыми въ уголкахъ губъ, прогуливались юнкера старшаго класса, въ расшитыхъ золотомъ короткихъ мундирахъ, въ плотно обтягивавщихъ ляжки и задъ синихъ кавалерійскихъ рейтузахъ, въ лакированныхъ ботикахъ, съ венгерскими шпорами.

Время отъ времени, они останавливались, задавали вопросы, со смѣхомъ и крикомъ поворачивали налѣво-кругомъ. Суетились дежурные эстандарты, въ драгункахъ, съ шашками черезъ плечо, съ перчатками, скручеными узломъ и пропущенными въ кожаную петлю темляка. Звенѣли шпоры, слышался топотъ и бѣготня, звучали грозныя восклипанія:

- Молодой князь Аваловъ, что такое штандартъ?
- Кругомъ!
- Ать-два!.. Ногу выше!.. Отчетливъй!..
- Молодой Третьяковъ, что вы знаете о безсмертіи души рябчика?
  - Ничего подобнаго!
  - Кру-гомъ!
  - Зицу больше!..
- Молодой Новосильцовъ, сколько серебряныхъ трубъ въ 1-мъ лейбъ-драгунскомъ Московскомъ полку?
  - Кругомъ!
  - Пачку нарядовъ!
  - Явитесь вахмистру!..

Все это вертълось, кружилось, маршировало взадъ и впередъ, поощряемое хохотомъ, шутками, лязганьемъ шпоръ. Увидъвъ меня, кто-то скомандовалъ "смирно!" и, вслъдъ за тъмъ раздались новые крики:

— Трррепеци, молодежь!

- Лихой корнетъ Черкесовъ идетъ!
- Строгъ, но справедливъ!.. Шутить не любитъ! Одновременно меня уже окликали пріятели:

Одновременно меня уже окликали пріятели:

— Здравствуй, Черкесовъ!.. Съ прівздомъ!.. Какъ живешь?.. Что хорошенькаго?

Ко мив тянулись съ рукопожатіями, со мной цвловались, сообщали наперебой последнія новости:

— Черкесовъ, слышалъ?.. "Плъшакъ" уходитъ?

— Боря Гиппіусь произведень въ штабсь-ротмистры?

— Слышалъ, даютъ новую форму?.. Уланскій мундиръ!.. Саблю!.. Чакчиры съ краснымъ лампасомъ!.. Адскій шикъ!.. Крррасота!...

Изъ четвертаго взвода показался Дробышъ-Дробышевскій.

Въ офицерской фуражкъ, со старою разбитою пушкинскою гитарой въ рукахъ, подтанцовывая и раскачиваясь изъ стороны въ сторону на своихъ тоненькихъ ножкахъ, онъ распъвалъ, на мотивъ "Ach, du mein lieber Augustin", знакомую пъсенку:

"А-а-афицерт выходитт вт Ямбургцы, Вт Ямбургцы, Вт Ямбургцы!.."

- Черкесовъ!.. Кого я вижу? закричалъ онъ, быстрыми шагами подбъгая ко мнъ и протягивая губы для поцълуя. Здравствуй, милый!.. Ну, какъ съъздилъ?.. Какъ веселился?.. Сколько дъвочекъ испортилъ?.. Впрочемъ, ты въдь еще святой!.. Ха-ха-ха-ха!
- Черкесовъ, кстати могу тебя поздравить! добавляетъ онъ другимъ тономъ. Ты будешь назначенъ капраломъ!.. Въ третій взводъ!.. Принципіально!.. Не въришь?.. Ну, хочешь пари?.. На флаконъ вина?.. Клянусь!.. Честное благородное слово!.. Пароль д'оннеръ!

Станиславъ Станиславовичъ идетъ со мною въ полуэскадронъ, провожаетъ до койки, по дорогѣ сообщаетъ еще рядъ новостей. Во взводѣ встрѣчаю Гасю Андреева, "Кута"-Скалона, Бабкина, князя Андроникова, объединившихся небольшой дружной компаніей и, съ апетитомъ, поглощающихъ сладкіе пирожки. Лица у всѣхъ сіяющія, довольныя. Ихъ кровати стоятъ теперь не по серединѣ взвода, а въ "корнетскомъ" углу.

Дробышевскій заняль мою койку рядомь со своею и, такимь образомь, мы снова сосёди...

Вскоръ появляется Громовъ.

- Здравствуй, Атосъ! говоритъ Сашка и обмѣнивается со мной поцѣлуемъ. Отъ него несетъ слегка спиртомъ, а въ сѣрыхъ, добродушныхъ, сонныхъ глазахъ наблюдается выраженіе полнаго удовлетворенія.
- Ты когда же прівхаль? спрашиваеть Громовь. Съ семичасовымь?.. Елки-палки!.. Какъ же это мы съ тобой разминулись?.. Не понимаю?

Сашка задумывается.

— Ну, ладно! — продолжаетъ онъ черезъ минуту. — Шутки въ сторону!.. Имъй въ виду, въ субботу предполагается "открытіе сезона"!.. Будетъ, конечно, Фрэдъ, Вонлярлярскій, Зубаловъ и прочіе!.. Станислава не приглашаю!.. Дъвочекъ не будетъ!.. А впрочемъ, если желаетъ — милости просимъ!.. Водки хватитъ на всъхъ!.. Ха-ха-ха!

Мы сидимъ на койкахъ и продолжаемъ бесъдовать.

Дробышевскій закуриваеть папироску, протягиваеть серебряный портсигарь, предлагаеть:

— Пррра-шу!... Аррро-матныя!

Сидящій съ компаніей "Кутъ" подзываетъ къ себѣ, угощаетъ сладкими пирожками, подчуетъ ликеромъ, виномъ.

Бесьда становится общей.

Черезъ полчаса звенитъ труба:

— Тр-дамъ, тр-дамъ, тр-дамъ...

Эскадронъ строится на средней площадкъ.

Такъ же, какъ и въ прошломъ году, "звъри" стремительно выбъгаютъ изъ взводовъ, провожаемые громкими кликами:

- Пулей, молодежь!
- Ходу!
- Послъднему пачка нарядовъ!

"Корнеты" чинно, не торопясь, кто въ одиночку, кто въ обнимку другь съ дружкой или отдъльными группами, выходятъ изъ помъщеній и занимаютъ мъста въ заднихъ шеренгахъ.

Появляется князь Леня Елецкій.

Онъ становится за эскадроннаго вахмистра, сбоку, между обоими полуэскадронами, со спискомъ въ рукъ. Круглое, мягкое, улыбающееся лицо принимаетъ серьезный видъ.

- "Красивый" идетъ! несутся крики "корнетовъ".
- Сми-и-рна! командуетъ князъ Елецкій и шумъ міновенно смолкаетъ.

Съ бобровой шапкой въ рукѣ, гремя шашкою по ступенямъ лѣстницы, подымается штабсъ-ротмистръ Ковако.

Важно, точно самъ генералъ-инспекторъ конницы, онъ проходитъ между шеренгами, останавливается на серединъ площадки, небрежнымъ кивкомъ головы подаетъ знакъ.

Князь Елецкій читаетъ приказъ, дълаетъ перекличку:

- Андреевъ?
- -- R!
- Булацель?
- **!**R —
- Волынскій?
- -- R!
- Гатовскій?
- Громовъ?
- Дробышъ-Дробышевскій?

Звякнувъ шпорами — дзынь-дзынь! эскадронъ поворачивается направо и маршируетъ по длинному коридору, на ужинъ.

У лѣстницы, гдѣ стоитъ учебная пушка и коридоръ ведетъ въ классные капониры, строй эскадрона нѣсколько разбивается. Молодежь аккуратно пересчитываетъ ступени. Господа "корнеты", изъ экономіи времени, съѣзжаютъ по периламъ лѣстницы на собственномъ заду.

Сзади, на нѣкоторой дистанціи, сверкая серебряными шнурами, малиновыми чакчирами и кистями гусарскаго кушака, важно, точно индѣйскій пѣтухъ, выступаетъ штабсъротмистръ Ковако...

4.

Слова штабсъ-ротмистра Ковако, подтвержденныя Дробышевскимъ, продолжали меня нѣсколько волновать. Я испытывалъ пріятное чувство и, въ то же время, точилъ червь сомнѣнія.

Мнѣ казалось, что я имѣю шансы стать портупей-юнкеромъ.

Я считаюсь лучшимъ ѣздокомъ въ смѣнѣ. Благодаря счастливому стеченію обстоятельствь, экзамены сошли у меня вполнѣ успѣшно. Въ предосудительныхъ поступкахъ я не замѣченъ, если не считать моего промаха съ великимъ княземъ.

Но именно этого мнѣ не простятъ.

Великій князь суровый, рѣзкій, вспыльчивый человѣкъ, отъ одного взгляда котораго у всѣхъ трясутся поджилки. Кромѣ того, онъ обладаетъ рѣдкою памятью. Печальное происшествіе будетъ безспорно учтено школьнымъ начальствомъ. Оно отмѣтитъ мою провинность, повлекшую за собой пять сутокъ ареста.

При этихъ условіяхъ, едва-ли можно разсчитывать на нашивки портупей-юнкера, тѣмъ болѣе взводнаго.

Однако, сомнънія мои скоро исчезли...

На другой день по прівздв въ училище, когда младшій курсъ былъ занятъ медицинскимъ осмотромъ, баней, пригонкой обмундированія, разбивкой на смвны и школьная жизнь еще не вошла въ колею, въ коридорв я встрвтился съ Борисомъ Александровичемъ Гиппіусомъ.

Его свъжее, розовое, дъвичье лицо, казалось, еще болъе помолодъло. Между тъмъ, на погонахъ прибавилась четвертая звъздочка.

Онъ дружески со мной поздоровался, сказалъ нѣсколько сердечныхъ словъ и, въ заключеніе, произнесъ:

— Черкесовъ, могу васъ поздравить!.. Вы назначаетесь взводнымъ!.. Отъ души радъ за васъ!..

Въ тотъ же день, передъ завтракомъ, по приказанію дежурнаго офицера, эскадронъ построился на средней площадкъ.

— Сми-и-рна! — раздалась команда Давыда Давыдовича, звонкая, щеголеватая, точно такая же, какъ онъ самъ, со своимъ кудрявымъ, упрямо вздыбившимся золотымъ хохолкомъ, крутою на выкатъ грудью, стянутой словно у молодой барышни таліей — утверждаютъ, будто онъ носитъ корсетъ, и общей "зицеватой" конногренадерской осанкой. — Глаза напра-во!

Въ сопровожденіи эскадроннаго командира, на площадку поднялся Павель Адамовичъ Плеве.

Онъ былъ въ своемъ обычномъ сюртукъ генеральнаго штаба, при аксельбантахъ, въ высокихъ ботфортахъ, съ огромными шпорами казеннаго образца.

Маленькій, плотный, съ длиннымъ, осѣдланнымъ стеклами носомъ, съ гладко выбритыми, лоснящимися щеками, съ тугимъ проборомъ и рыжеватыми, вытянутыми въ струнку, нафабренными усами, съ утонувшей въ бархатномъ воротникъ короткою шеей, съ толстыми ляжками и какими-то деревянными несгибающимися ногами съ, такъ называемымъ "коровьимъ поставомъ", онъ представлялъ по-истинъ комическую фигуру.

Въ этомъ отношеній, судьба дъйствительно отнеслась къ нему съ насмъшкой, съ ироніей, съ жестокой несправедливостью.

 Здравствуйте, господа! — поздоровался Павелъ Адамовичъ.

Эскадронъ гаркнулъ въ отвътъ:

— Здравія желаемъ, ваше превосходительство!

По случаю начинающатося учебнаго года, Павелъ Адамовичъ произнесъ длинную рѣчъ, призывающую насъ къ усердію, вниманію, добросовѣстности на классныхъ занятіяхъ, требующую отъ насъ точнаго исполненія всѣхъ параграфовъ знаменитой Инструкціи для внутренней службы, пресѣкающую въ корнѣ, самымъ рѣшительнымъ образомъ, всѣ попытки какихъ либо сходокъ, собраній, идущихъ въ разрѣзъ съ пунктами воинской дисциплины.

Павелъ Адамовичъ произнесъ ръчь и скромно отошелъ въ сторону.

На его мъсто сталъ "Плъшакъ"...

И вотъ, командиръ эскадрона вынулъ изъ кармана листокъ, откашлялся и своимъ хриплымъ, срывающимся, точно простуженнымъ голосомъ, пролаялъ:

— Юнкеръ князь Елецкій, впередъ!

Павелъ Адамовичъ подошелъ къ князю и поздравилъ его съ производствомъ въ эскадронные вахмистры.

Сердце мое внезатно забилось.

Меня охватило волненіе.

Словамъ штабсъ-ротмистра Ковако и Дробышевскаго я не придавалъ большого значенія. Но какъ-то не вѣрилось, чтобы Борисъ Александровичъ позволилъ себѣ сыгратъ со мной шутку.

Я стоялъ, замеревъ на своемъ мѣстѣ, устремивъ напряженный взглядъ на эскадроннаго командира.

"Плъшакъ" снова откашлялся, взглянулъ на листокъ и вторично продаялъ:

- Василій Бискупскій!
- Сергый Юматовъ!
- Георгій Черкесовъ!
- Борисъ Сильверсванъ!

Наступила короткая пауза.

— Впередъ! — скомандовалъ "Плъшакъ".

Мы вышли изъ строя и сомкнулись въ одну шеренгу.

Павель Адамовичь подошель къ намъ.

— За отличные успъхи въ наукахъ и строевыхъ занятіяхъ, а такъ же за примървое поведеніе поздравляю васъ, господа, съ производствомъ въ старшіе портупей-юнкеры!

— произнесъ "Павлуша", одобрительно поблескивая изъ подъ стеколъ пенснэ своими маленькими близорукими глазами и, по привычкѣ, похлопывая пальцами правой руки по кулаку лѣвой. — Надѣюсь, господа, вы сумѣете оправдать мое довѣріе!

Вслѣдъ за тѣмъ, въ томъ же порядкѣ, было вызвано еще восемь юнкеровъ, въ томъ числѣ четвертаго взвода князъ Андрониковъ и Синегубъ, произведенные въ младшіе портупей-юнкера.

Черезъ четверть часа, при содъйствіи каптенармуса Наръжнаго, на нашихъ погонахъ красовались свъженькіе лычки красиваго желто-оранжеваго цвъта...

5.

Тетушка Марія Васильевна вернулась съ кислыхъ водъ въ городъ почти одновременно со мной, на прошлой недълъ.

Она была въ прекрасномъ настроеніи, весьма обрадовалась моему посъщенію, нашла, что я возмужаль, загоръль. вообще, выгляжу молодцомъ.

- Хорошъ! молвила Марія Васильевна, оглядѣвъ меня со всѣхъ сторонъ, и ея строгое лицо, съ двойнымъ подбородкомъ и бородавкой на лѣвой щекѣ, освѣтилось улыбъюй.
- Хорошъ!.. Отмънно хорошъ! повторила Марія Васильевна. Хотя комплиментщицей не слыву, а не скрою!.. И ростъ!.. И портретъ!.. И фигура вполнъ авантажная!.. Чистый гвардейскій фендрикъ!.. Прямо хоть на ординарцы къ его величеству!.. Скажите пожалуйста?.. Совсъмъ комильфотнымъ мужчиной сталъ!.. А ну-ка, по-кажись, покажись, мой дружокъ?... Ма foi, даже усы отрестилъ!.. Женить тебя, батюшка, скоро пора!

Тантъ Мари разсмъялась и любовно потрепала меня по щекъ...

Въ самомъ дѣлѣ, годъ пребыванія въ Школѣ не прошелъ безслѣдно.

Я раздался въ груди и въ плечахъ. Талія стала болѣе стройной. Отъ верховой ѣзды, волтижировки, гимнастики, отъ постоянныхъ физическихъ упражненій, мускулы пріобрѣли силу, гибкость, упругость. Движенія и походка стали легкими, эластичными. Исчезла прежняя угловатость манеръ и на смѣну ей появились выправка, ловкость, увѣрепность, лоскъ.

О, безъ сомнънія, кавалерійская шлифовка и муштра принесли огромную пользу!...

Съ полною искренностью, отъ всего сердца, даже съ оттънкомъ нъкоторой гордости, Марія Васильевна поздравила меня съ производствомъ и, по этому случаю, угостила за объдомъ церковнымъ виномъ и настойкой изъ березовыхъ почекъ.

Эту настойку тантъ Мари держитъ въ качествѣ лечебнаго средства.

Я выпиль рюмку, а отъ другой, съ деликатностью, от-

— Георгій, что же это ты? — спросила тетушка. — Или не нравится?.. Ну, какъ хочешь, неволить не стану!.. Я въдь запамятовала, что ты не пьешь!.. А коли не вошель во вкусъ, отлично, мой дружокъ, дълаешь!.. И впередъ не совътую!

Объдъ прошелъ въ оживленной бесъдъ.

Шарлотта Ивановна, сидя въ обычной черной наколкъ, кивала одобрительно головой, шамкала англійскія фразы:

— O, yes!.. Very good!.. Very well!..

Марія Васильевна подробнѣйшимъ образомъ разспрашивала про Павлиновку, про здоровье матушки, про Валю, про Жанчика. Съ интересомъ выслушала мой разсказъ о поѣздкѣ въ Графское и сказала:

— Ну, вотъ и прекрасно!.. Теперь, чай, доволенъ, что познакомился ближе со своими сосъдями?.. Отмънные люди, можно сказать, аншантэ!.. А въдь помнишь, чуть не силкомъ пришлось мнъ тащить тебя на Моховую?

Тантъ Мари, коснувшись этой темы, принялась снова

выхваливать графиню Евдокію Валерьяновну, ея внѣшнія и внутреннія достоинства, ея искусство совмѣщать практическую работу съ обязанностями женщины высшаго круга:

— Подумай, четыре тысячи десятинь, а хозяйство, говорять, образцовое!.. Молочная ферма, сахарная плантація, конскій заводь!.. Все держить въ рукахь, за всімь слідить, за всімь наблюдаеть!.. Это не шутка!.. Графъто, Михаиль Николаевичь, самъ знаешь, все больше по клубамь да по заграницамь шатается!.. Небось, сидить сейчась гдів-нибудь на Ривьерів, да денежки въ баккара или въ рулетку просвистываеть!.. Что ты скажешь?... Онь на это гораздь.

Марія Васильевна продолжала:

— Чудная женщина!.. Дивная женщина!.. Тактъ, выдержка, безупречная репутація!.. Въ обществѣ играетъ первую роль!.. Принята при Дворѣ!.. Пользуется вниманіемъ его величества!.. Кто знаетъ, можетъ сдѣлать графу карьеру!.. Въ церемоніймейстеры провести?.. Въ полномочные посланники перваго ранга?.. Въ министры?

Тантъ Мари повернулась ко мнъ:

— А тобой, Георгій, я отмѣнно довольна!.. Скромность, старательность, прилежаніе всегда приносять плоды!.. Поздравляю тебя отъ чистаго сердца!.. Такъ вотъ, смотришь, помаленьку тоже въ люди выйдешь!.. Можетъ быть, еще генералъ-фельдмаршаломъ станешь?.. Кто знаетъ?

Тантъ Мари на минуту задумалась:

— Ну, а какъ золотая царевна?.. Анютины глазки?.. Выросла?.. Чай, еще больше похорошѣла?.. Ой, какъ бы тебѣ не уколоться объ этотъ цвѣточекъ!

Тетупіка засм'ялась и погрозила мн пальцемъ...

6.

Я назначенъ взводнымъ третьяго взвода и, по этой причинъ, долженъ разстаться съ "малиной".

Это меня нъсколько огорчаетъ.

Я привыкъ къ своимъ друзьямъ, ко всемъ пятнадцати

добрымъ пріятелямъ, съ которыми, въ теченіе цѣлаго года, находился въ тѣсномъ общеніи. Теперь моя связь съ ними будетъ нарушена.

Моя койка стоитъ теперь въ другой комнатѣ, на правомъ флангѣ взвода, и ближайшимъ сосѣдомъ является не Станиславъ Станиславовичъ, а юнкеръ Волынскій, скромный, застѣнчивый юноша, побочный сынъ одного изъ великихъ князей.

Моя фамилія написана на алой доскѣ золотой эмалевой краской. Три поперечныхъ лычка украшаютъ мои погоны. На моей шашкѣ, взамѣнъ кожаной кисти, виситъ серебряный офицерскій темлякъ.

Эти маленькія вившнія отличія твшать мое самолюбіе.

Въ моемъ непосредственномъ подчинении состоитъ тридцать юнкеровъ третьяго взвода. Я веду листъ нарядовъ, держу подъ замкомъ винтовки и боевые патроны, слъжу за службой, отдаю приказанія, накладываю взысканія.

Въ такой же мъръ мнъ пріятно наблюдать знаки почтенія, которыми меня окружають.

Старшій курсъ, сохраняя со мной лучшія отношенія, стремится на каждомъ шагу подчеркнуть мое превысходство.

Молодежь обязана мив становиться во фронтъ.

И я слышу неръдко крики "корнетовъ":

- Зъваетъ, молодежь!
- Видъ веселый, но безъ улыбокъ!
- Капралъ Черкесовъ идетъ!

Всь вскакивають и вытягивають руки по швамъ...

Все это ласкаетъ мое сознаніе.

Я выростаю въ собственныхъ глазахъ. Невольно появляется нъкоторый апломбъ, въсъ, увъренность въ своихъ силахъ.

И часто, лежа на койкъ, передъ отходомъ ко сну, я вспоминаю то время, когда былъ жалкимъ, сугубымъ "звъ-

ремъ", обязаннымъ исполнять всѣ заповѣди школънаго символа вѣры, подчиняться, безъ разсужденій, всѣмъ требованіямъ юнкеровъ старшаго класса.

Эти требованія, нужно сознаться, были довольно суровы.

Многія изъ нихъ были вполнѣ логичны, цѣлесообразны, законны. По крайней мѣрѣ все то, что относилось къ нашей будущей службѣ, выправкѣ, дисциплинѣ, изученію особенностей кавалерійскихъ полковъ, ихъ исторіи, боевыхъ отличій, стоянокъ, формы одежды.

Можно было вполнѣ примириться съ этими милыми маленькими нелѣпостями, вродѣ изученія "сугубыхъ наукъ" въ бѣлыхъ перчаткахъ, корнетскихъ "лѣстницъ", корнетскихъ "угловъ", свѣдѣній о томъ, кто сидѣлъ на Гохкирхенской колокольнѣ или о судьбѣ "души рябчика".

Но утомителенъ и тяжелъ былъ общій режимъ, заставлявшій быть всегда на чеку, слѣдить за собой, опасаться малѣйшаго промаха, небрежности, разсѣянности, осѣчки.

— Богъ мой!.. Какая ръзкая перемъна!

Теперь я тоже — "корнетъ"!.. О, даже больше — офиціальный начальникъ, отмъченный знаками внъшнихъ отличій!.. Мое слово — законъ!.. Мой приказъ обязаны исполнять не только "звъри", но и "корнеты"!

— Трррепещи, третій вэводъ!..

Я размышляю о матушкѣ, о сестрѣ, братѣ, о далекой Павлиновкѣ... Какъ жаль, что они не видятъ меня въ моемъ теперешнемъ положеніи!... Это доставило бы имъ удовольствіе...

Потомъ мысли мои переносятся въ Графское.

Передо мной мелькаютъ образы Евдокіи Валерьяновны, маленькаго пажа, голубоглазой Анечки...

Они должны скоро вернуться... Во всякомъ случав, примърно черезъ недълю, по моимъ разсчетамъ, уже будутъ въ городъ.

Я вспоминаю свою поъздку верхомъ... Три незабываемыхъ дня, проведенныхъ въ графской усадъбъ... Игры, прогулки, деревенскія развлеченія... Тихій прощальный вечеръ, наканунъ отъъзда, дремлющій садъ, стрекотанье кузнечиковъ, маленькую шалость въ бесъдкъ...

Я ощущаю приливъ необъяснимаго чувства и улыбаюсь.

Какъ встръчусь я съ Анечкой?

Что прочту я въ ея глазахъ?

Мнъ кажется, я, въ самомъ дълъ, влюбленъ...

Недаромъ сестра замѣтила во мнѣ какую-то перемѣну и сразу отгадала причину.

Женщины, въ этомъ отношении, обладаютъ удивительной чуткостью...

7.

Жизнь вступаетъ въ свою колею и одинъ день мало чъмъ отличается теперь отъ другого.

Съ утра до завтрака сидимъ въ капонирахъ, на лекціяхъ, насыщаясь высокой премудростью, изучая искусство военной науки во всъхъ отношеніяхъ, прикладныхъ и теоретическихъ.

Послѣ завтрака, накинувъ шинели, шумной ватагой направляемся въ манежъ, на верховую ѣзду.

Между прочимъ, къ большому моему удовлетворенію, я остался въ составъ той же четвертой смѣны, у того же штабсъ-ротмистра Гиппіуса.

Борисъ Александровичъ чрезвычайно милъ и пріятенъ. Онъ является, пожалуй, любимѣйшимъ офицеромъ Школы. Все подкупаетъ въ немъ, начиная отъ симпатичной внѣшности, вплоть до ярко выраженныхъ достоинствъ кавалерійскаго офицера.

Борисъ Александровичъ прежде всего — врагъ теоріи. Онъ объясняетъ все и показываетъ, преимущественно, личнымъ примѣромъ. Такъ, во время ѣзды, нерѣдко садится самъ на упрямую, норовистую или, вообще, на "трудную" лошадь, заставляетъ ее, безъ осѣчки, дѣлатъ ранверсы, траверсы, перемѣну ногъ на галопѣ, въ тугихъ шенкеляхъ ведетъ ее на барьеръ.

На волтижировкъ прыгаетъ виъстъ со смъной.

На рубкѣ извлекаетъ свою конногренадерскую шашку и лихо, чистымъ ударомъ — разъ-разъ! срѣзаетъ всѣ хворостины.

Наконецъ, сидя на своемъ ворономъ, изумительно вывзженномъ "Игрунъ", держа поводъ въ зубахъ, показываетъ намъ высшую школу — пассажи, піаффе, галопъ теръà-теръ.

Мы восхищаемся и аплодируемъ.

Немудрено, что подъ руководствомъ такого инструктора четвертая смѣна сдѣлала за годъ больше успѣхи и считается лучшей въ строевомъ отношеніи...

Особыхъ новостей въ Школь ньтъ.

Ходять слухи о томъ, что "Плѣшакъ", въ самомъ дѣлѣ, получаетъ кавалерійскій полкъ и, въ скоромъ времени, покидаетъ училище.

Любопытно знать, кто будеть вмъсто него?

Адъютантомъ Школы, взамѣнъ выбывшаго Княжевича — интриганъ, подхалимъ, вообще, противный въ достаточной мѣрѣ типъ, назначенъ молодой Нижегородскій драгунъ, штабсъ-ротмистръ Дмитрій Александровичъ Лопухинъ.

Преподавателемъ артиллеріи, вмѣсто старика Христича, приглашенъ полковникъ Дурлахеръ — "Свѣтлая Личность". Онъ знаменитъ, какъ изобрѣтатель какого-то особеннаго лафета, чрезвычайно корректенъ по отношенію къюнкерамъ и за одинъ выходъ къ доскѣ ставитъ шестерку.

Вмъсто подслъповатаго старца Бакшеева назначенъ военный юристъ, генералъ Чарторійскій, личность, къ сожальнію, далеко не столь благодушная.

Другихъ новостей, пожалуй, и нътъ.

Такъ же строгь и отчетливъ "богъ взды", ротмистръ Давыдо Давыдовичъ Дитерихсъ, пользующійся общимъ признаніемъ и уваженіемъ, какъ образцовый инструкторъ, какъ подлинный "рыцарь безъ страха и упрека", по духу, по взглядамъ, по прививаемымъ имъ намъ понятіямъ. Тѣмъ же предметомъ шутокъ является завѣдующій "штатскими изъ манежа", бирюзовый штабсъ-ротмистръ Пономаревъ.

Такъ же чистить по зубамъ и кроетъ въстовыхъ матомъ эскадронный берейторъ, бравый вахмистръ Бълявскій:

— У, стерва!.. Холера!.. Свынячая морда!.. Чередниченко, вертай коней у тую манэжъ!

Такъ же, по вечерамъ, во всѣхъ взводахъ слышится смѣхъ, бренчитъ гитара, разносится лихая гусарская пѣсенка. Отъ нея не уйти, какъ не уйти отъ малиноваго звона корибутовъ, отъ лязганья венгерскихъ шпоръ:

"Когда впервые на меня Вы такъ привътливо взглянули — Какъ будто взяли въ шенкеля И шпоры въ сердце мнъ воткнули..."

Болѣе существенное наблюдается въ другомъ отношеніи.

Начальникъ училища ръшилъ однимъ ударомъ покончить съ традиціями "славной гвардейской Школы". Подъ стражомъ отдачи подъ судъ, новымъ отдъльнымъ приказомъ, онъ запретилъ устраивать всякія сходки.

Такимъ образомъ чтеніе "Приказа по Курилкъ", волейневолей, откладывается до болье благопріятнаго времени...

"Вы замундштугили меня, Походнымъ вьюкомъ засъдлали И, какъ ремонтнаго коня, Къ себъ на корду привязали..."

Павелъ Адамовичъ категорически запретилъ цукать молодежь, устраивать корнетскій "обходъ", носить собственную одежду.

"Плѣшакъ", по неизвѣстной причинъ, сталъ слѣдить за этимъ съ особой ретивостью, и если накроетъ кого либо въ мундирѣ съ кованымъ галуномъ, тотчасъ вооружается огромными портняжными ножницами и лично рѣжетъ мундиръ, вдоль спины, на двѣ равныя половины.

Поэтому приходится держать собственную одежду у портного или въ городъ у знакомыхъ.

"Я васт люблю, какт бранный пирт, Люблю, какт представленье кт гину, Люблю, какт любитт дисциплину Изт нъмцевт ротный командирт..."

Между тѣмъ, по высочайшему повелѣнію, мы получили новую форму.

Къ сожальнію, далеко не ту, которую предполагали надъть на себя, но все же достаточно изящную и элегантную. Нашъ гладкій, съ косымъ гвардейскимъ бортомъ, мундиръ украшенъ теперь двумя рядами золотыхъ пуговицъ съ двуглавымъ орломъ.

Что же касается чакчиръ и сабли — онъ, въ теченіе нъкотораго времени, поиграли нашимъ воображеніемъ и... улыбнулись.

Вся кавалерія нѣсколько перемѣнила свой внѣшній видъ

Почти всѣ полки получили такой же двубортный мундиръ, а разноцвѣтныя приборныя сукна сведены къ тремъ основнымъ цвѣтамъ — алому, синему, бѣлому.

И только.

Какъ мечтала армейская конница вернуть утраченныя, въ царствование покойнаго императора, нарядныя уланки, кирасирские колеты, гусарские ментики, доломаны, венгерки!

Какъ боевое отличіе сохраненъ лишь розовый цвѣтъ Псковичамъ, желто-вишневый Ахтырцамъ, да малиновый для полковъ кавказской кавалерійской дивизіи.

Такимъ образомъ, бирюзовый штабсъ-ротмистръ Пономаревъ сталъ неожиданно бѣлымъ. Вмѣсто бирюзы съ серебромъ, онъ носитъ теперь золото съ бѣлымъ. Это украсило его въ незначительной степени, но дало поводъ для очередныхъ шутокъ. — Корроче и въ шенкеляхъ! — огрызается "Балалайка" и угрожаетъ посадить подъ арестъ...

> "Примите жъ исповъдь мою, Я, какъ по службъ рапортую, Что я васъ болъе люблю, Чъмъ пуншъ и лошадь скаковую..."

Между тъмъ, въетъ дыханіе съверной осени. Все одълось въ сухой осенній багрянець.

Дни стали ясными, бодрыми и прохладными... Пожелтълъ совсъмъ училищный скверъ... Косыми шеренгами птицы летятъ на закатъ...

Наступаетъ пора листопада.

Вътеръ обрываетъ съ деревьевъ золотые червонцы, кружитъ по воздуху и, мягко шурша, ложатся на землю сухіе кленовые листья... Какъ бездомныя сироты, кружатся листья, усыпаютъ дорожки и шуршатъ, шуршатъ, шуршатъ...

8.

Сегодня, по случаю приведенія "звѣрей" къ присягѣ вся Школа на вечернемъ представленіи въ циркѣ.

Это тоже одна изъ нашихъ маленькихъ традицій, на которую Павелъ Адамовичъ не обращаетъ пока вниманія.

Весь четвертый рядь кресель, точно макомь, залить алымь огнемь драгунокь. Сверкають лосиныя портупеи, перчатки, трехцвытные кушаки. Публика глядить на нась съ любопытствомь, многіе съ нескрываемымь восхищеніемь.

А на аренѣ идетъ парадное представленіе, съ эквилибристами, акробатами, наѣздницами-гротескъ, съ высшей школой ѣзды, шутовской клоунадой и дебютомъ королей воздуха — "танцами смерти".

Сципіоне и Люція Чинизелли — онъ средняго роста,

съ чернымъ капулемъ и выдающимся впередъ подбородкомъ, слегка припадающій на ногу, во фракѣ и лаковыхъ туфляхъ, она — рослая породистая свѣтловолосая дама, съ пышною грудью, въ богато затканномъ серебристыми блестками блѣдно-голубомъ туалетѣ—подъ музыку вѣнскаго вальса, выводятъ и показываютъ дрессированныхъ лошадей, заставляютъ продѣлыватъ сложныя эволюціи, бѣгать по кругу собранной рысью, манежнымъ галопомъ, оригинальною каруселью, попарно кружиться, по знаку бича взвиваться неожиданно на дыбы...

Я сижу между Дробышевскимъ и Громовымъ.

Мы любуемся зрѣлищемъ и одновременно наблюдаемъ ложи и нижнія кресла партера.

Здѣсь сидитъ цвѣтъ столичной аристократіи. Мы видимъ женщинъ высшаго круга, въ общестъѣ такихъ же мужчинъ, элегантныхъ, подтянутыхъ, одѣтыхъ по послѣдней картинкѣ.

Бълъютъ фуражки кавалергардовъ, конногвардейцевъ, офицеровъ кирасирской бригады. Оченъ много офицеровъ второй гвардейской дивизіи, по преимуществу, лейбъ-уланъ и царскосельскихъ гусаръ. Они сидятъ въ ложахъ цълыми группами, перекинувъ черезъ колъно кривыя сабли, смъясь, оживленно жестикулируя, бросая вслухъ замъчанія.

Тутъ же, въ сосъднихъ ложахъ, сидятъ артисты, артистки, балетныя звъздочки, извъстныя столичныя демимонденки...

Во время антрактовъ мы покидаемъ наши мъста и проходимъ въ конюшни.

Въ отдъльныхъ станкахъ, обильно выложенныхъ свъжей соломой, разукрашенные ремнями убора, съ разноцвътными султанчиками на челкахъ, въ щегольскомъ туалетъ, на диво вычищенные, отливающіе атласомъ, стоятъ гнъдые, рыженькіе, вороные красавцы.

Они нервно быютъ передней ногой, мотаютъ тонкими головами, тянутся за сухаремъ или кускомъ сахара.

Тутъ же стоятъ огромныя широкозадыя лошади для волтижа, крошечные шотландскіе пони, легкіе скакуны для жокеевъ-парфорсъ.

Снова гремитъ оркестръ и ярко вспыхиваетъ электрическій свътъ.

Жужжанье и гуль голосовь разносится по всему цирку. Билетеры усаживають замышкавшихся посытителей. Между кресель партера шныряють мальчишки въ былых костюмахь, съ былыми колпаками на головахь, торгуя шоколадомь и фруктовой водой. Цылая фаланга лакеевь, въ красныхь, расшитыхь на груди золотыми позументами фракахь, двумя шеренгами выстроилась у входа.

А на арень, на этотъ разъ, "чудо техники и изящества", въ лиць молодой дъвушки и партнера — великолъпный пластическій актъ, въ которомъ женская грація соперничаетъ съ мужскою силой.

Потомъ слѣдуетъ выходъ музыкальныхъ эксцентриковъ, воздушныхъ гимнастовъ, жонглеровъ, дебютъ человѣка-змѣи, появленіе оригинальной собачьей труппы, наполняющей циркъ веселымъ звонкимъ оглушительнымъ лаемъ...

Когда смолкли апплодисменты и начался очередной номерь, Дробышевскій внезапно дернуль меня за рукавь.

- Посмотри, посмотри! воскликнулъ Станиславъ Станиславовичъ, указывая глазами на противоположную ложу. Лицо его неожиданно оживилось, въ глазахъ загорълись острые огоньки.
- Это же Танька! произнесъ Дробышевскій. Что ты скажень?

Я взглянулъ по указанному мнѣ направленію и, въ самомъ дѣлѣ, въ группѣ молодыхъ женщинъ, рядомъ съ толстымъ пожилымъ мужчиной, въ цилиндрѣ, въ богатомъ бобровомъ воротникѣ, различилъ знакомое лицо.

Это была Танечка Сладкодухова.

Она была одъта въ модное котиковое манто. На свътлой головкъ красиво сидъла большая черная шляпа

съ бълыми перьями. На рукахъ сверкали браслеты и перстни, а на фонъ шелковой блузки виднълась крупная нить изъ фальшивыхъ алмазовъ.

Танечка звонко смѣялась, обмахивалась вѣеромъ, кидала по сторонамъ вызывающія улыбки.

Дробышевскій быль озадачень и уязвлень.

Его бледное лицо неожиданно потемнело.

— Шкура! — процъдилъ онъ сквозь зубы. — Видалъминдалъ?.. Сдълала блестящую партію!

9.

Громовъ, съ переходомъ на старшій курсъ, какъ и слѣдовало ожидать, далъ волю своей болѣзненной страсти и напивается теперь каждый день.

Вмѣстѣ съ Гаврюшкой Мятлевымъ онъ направляется передъ завтракомъ въ эскадронный буфетъ и тамъ, при содъйствіи лакеевъ, достаетъ водку.

По субботамъ же, пользуясь обычнымъ отсутствіемъ Артемія Петровича, устраиваетъ пирушки на дядюшкиной квартиръ.

Я равнодушенъ къ вину.

Я не считаю себя абсолютнымъ трезвенникомъ. Напротивъ, въ извъстныхъ случаяхъ, даже не прочь провести время въ веселой компаніи, за дружескою бесъдой и бутылкой хорошей мадеры или портвейна. Но буйныя, разнузданныя попойки вызываютъ во мнъ отвращеніе.

Пьяныя же оргіи съ женщинами легкаго поведенія внушаютъ чувства нѣкоторой неловкости, смущенія и, пожалуй, даже стыда.

Но меня привлекаетъ другое.

Точно жельзо къ магниту, меня притягиваетъ сукно карточнаго стола, борьба соблазнительныхъ шансовъ, не покидающая меня увъренность однимъ удачнымъ ударомъ вернуть свои деньги.

Я расплатился съ долгами, но покончить съ азартной игрой не сумълъ. Больше того, твердыми ръшительными

шатами я снова сталь на тропу, которая, въ чемъ я не сомнъваюсь, приведеть меня къ блестящей побъдъ.

По этой причинь, я продолжаю аккуратно посыщать громовскіе "субботники".

Я провожу для приличія часъ-другой въ шумной пирушкѣ, послѣ чего, въ обществѣ Фрэда и нѣсколькихъ постоянныхъ партнеровъ, перехожу въ хорошо знакомый мнѣ дядюшкинъ кабинетъ...

"Субботникъ" оживляется бойкими дѣвочками изъ веселящихся петербургскихъ круговъ, начинающими хористками, молоденъкими танцовщицами кордебалета, приглашаемыми по рекомендаціи Фрэда.

Иногда приглашается цыганскій хоръ, съ гитаристами, плясуньями, съ молодыми цыганками, выводящими низкими грудными голосами:

> "Эй, ямщикъ, вези-ка къ Яру, Лошадей ты не гони..."

Но это бываетъ сравнительно не такъ часто.

Гаврюшка Мятлевъ и Громовъ, со своею ,всепьянъйшей компаніей", предпочитаютъ холостую пирушку всякому обществу женщинъ. Послъднія, волей-неволей, заставляютъ окружающихъ слъдить за собой, подтягиваться, избъгать грубыхъ шутокъ и двусмысленныхъ выраженій.

"Тройка мгится, тройка скагеть, Вьется пыль изв подв копыть, Колокольгикв звонко плагеть, То хохогеть, то звенить.

Бду, ъду, ъду ка ней, Бду ка любушкъ своей!..."

На одномъ изъ "субботниковъ" игра шла крупиве обыкновеннато.

Фрэдъ, раскраснъвшійся отъ возбужденія и вина, пон-

тировалъ, держалъ банкъ, по обыкновенію развлекалъ прибаутками, щеголялъ виртуозными "бо-мо", сыпалъ острыми юнкерскими словечками.

На этотъ разъ, однако, счастье покинуло Фрэда.

Онъ проигралъ всѣ наличныя деньги и перешелъ "на мълокъ".

— Невозможно играть! — ругался "Душа Общества". — Прямо гробъ!

Банкъ держалъ князь Шелешпанскій.

Это быль человькь льть двадцати пяти, сь бльднымь, помятымь, изборожденнымь преждевременными морщинами лицомь, съ широко отставленными, словно у нетопыря, ушами, съ ръдкой растительностью на крошечной плоской головкъ, съ тонкимъ, непріятнымъ, визгливымъ голосомъ.

Его движенія были порывисты и нервны. Въ его маленькихъ, нѣсколько прищуренныхъ глазахъ, съ опухшими вѣками, наблюдалась пресыщенность, утомленіе, вялость. Во время игры онъ приходилъ въ сильное возбужденіе, пилъвино, не переставая курилъ папиросу за папиросой.

По всему его виду, по манерамъ и по походкѣ можно было безошибочно заключить, что человѣкъ этотъ отдалъ щедрую дань излишествамъ и пороку.

Съ перваго дня знакомства, князь Олегь Ивановичь Шелешпанскій, подобно Фрэду, проявиль ко мив интересь, съ учтивостью сказаль рядь любезныхь фразь, предложиль на досугь посьтить его квартиру на Колокольной.

Нѣсколько разъ, въ теченіе вечера, его глаза останавливались на мнѣ съ какимъ-то непонятнымъ для меня любопытствомъ.

Это смущало меня и раздражало...

Игра закончилась на разсвътъ.

Я отдълался сравнительно незначительнымъ проигрышемъ, въ то время, какъ Фрэдъ, пажъ Веригинъ, гардемаринъ Пилкинъ 12 и молодой лицеистъ Вонлярлярскій пострадали на довольно крупную сумму.

Всъ деньги перешли къ князю.

Мы вышли на улицу всею компаніей. Уже занималась

стылая утренняя заря. Свёжій вётерокъ пріятно щекоталъ щеки. На пустынномъ безоблачномъ небё гасли послёднія звёзды и, съ каждой минутой, все шире и ярче разливался свётъ пробудившагося дня.

Дойдя до угла, мы разстались.

Одни повернули въ сторону Невскаго, другіе по направлёнію къ Московской и Коломенской части.

Фрэдъ сѣлъ на извозчика, обгоняя сдѣлалъ ручкой и зажричалъ:

— Черкесовъ, значитъ, какъ сказано?... До слѣдующей субботы!... Заметано, капралъ?.. Въ семь часовъ!.. У меня!..

### 10.

Не взирая на строжайшее запрещение Павла Адамовича, юнкерскій цукъ продолжается.

Онъ свиръпствуетъ, правда, далеко не въ той степени, нежели въ прошломъ году. Тъмъ не менъе, ежедневно, во взводахъ, въ коридорахъ, на средней площадкъ, идетъ муштровка "звърей".

Ежедневно, во всъхъ углахъ, съ утра до поздняго вечера, звучатъ команды и крики:

- Молодой Альбрехтъ, кто шефъ Клястицкаго полка?
- Ничего подобнаго!
- Кру-гомъ!
- Узнайте!..
- Молодой Козловскій, сколько серебряных трубъ въ Нижегородскомъ драгунскомъ полку?
  - Кру-гомъ!
  - -- Ать-два!.. Ногу выше!.. Отчетлив вй!..
- Сугубый Збышевскій, какая масть въ Александрійскомъ полку?
  - Черная, господинъ корнетъ!
- Что вы?... Ошальли, сугубый?.. Черная?.. Ха-ха-ха!. Пора бы знать!.. Не черная, а вороная!.. Пачку нарядовъ!.. Явитесь вахмистру!

- Молодой Турчаниновъ, что на мундштукахъ кирасирской дивизіи?
  - Ничего подобнато!
  - Кру-гомъ!
  - Зицу больше!..
  - Молодой Куницкій, что такое панталеръ?
  - Правильно, молодой!
  - Примите корнетское спасибо!..

Каждый разъ, передъ вечернею перекличкой, изъ четвертаго взвода, съ неизмѣнной пушкинскою гитарой въ рукахъ, появляется на средней площадкѣ Дробышъ-Дробышевскій.

Теперь на его головъ малиновая съ зеленой тульей и бълыми кантами фуражка Гродненскато гусара. Въ этотъ полкъ онъ собирается выходить. По его мнънію, малиновый цвътъ идетъ ему больше другого. Переиначивая на новый ладъ старую пъсенку, онъ дергаетъ струны и выводитъ фальшивымъ толосомъ:

"А-а-афицерт выходитт вт Гродненцы, Вт Гродненцы, Вт Гродненцы!.."

При его появленіи, молодежь застываеть на мѣстахъ, настораживается, робѣеть. Дробышевскій муштруеть жестоко, несправедливо, придирается къ каждому слову, задаетъ каверзные вопросы:

— Молодой баронъ Раденъ, какія подковы въ четвертомъ эскадронъ лейбъ-гвардіи Гродненскаго гусарскаго полка?

Высокій, румяный баронъ, заикаясь отъ волненія, отвічаеть:

— Жел-лѣзныя, господинъ корнетъ! Дробышевскій мгновенно вспыхиваетъ:

— Ничего подобнаго!

- Кру-гомъ!.. Кру-гомъ!
- Сталь-льныя, господинъ корнетъ!
   Ничего подобнаго!.. Ошалъли, сугубый? свиръиветь Станиславъ Станиславовичъ. — Въ четвертомъ эскадронъ подковы обыкновенныя!.. Пора бы знать!.. Кру-гомъ!.. Три наряда не въ очередь!..

Въ своемъ усердіи онъ переходитъ границы.

Такъ напримъръ, юнкера моего взвода Титова, за какой-то пустякъ, онъ повернулъ налъво-кругомъ сто одинъ разъ, по числу выстръловъ императорскаго салюта.

Того же взвода, образцоваго юнкера Бориса Панаева, не имъя на то ни малъйшаго права, лишилъ отпуска на двъ недъли.

Другихъ, точно наслаждаясь мучительствомъ, выдерживаль "подъ-шашкой" въ теченіе полутора — двухъ часовъ. Третьимъ, опять таки безъ всякаго права и серьезнаго основанія, щедро раздаваль вибочередные наряды.

Нъсколько разъ я дружески убъждалъ Дробышевскаго смягчить манеру своего поведенія. Цукъ имъетъ оправданіе, если онъ обоснованъ, справедливъ, не хлещетъ по самолюбію. Въ противномъ случав, превращается въ издъвательство. Каждый разумный человькъ сумъетъ провести грань между дозволеннымъ и недозволеннымъ.

На мои доводы Дробышевскій отвічаль хохотомь, гримасой, язвительными насмъшками.

- Оставь! обычно говориль Дробышевскій. Вотъ новости?.. Это мнъ нравится?.. Меня цукали и я буду цукать!.. Принципіально!.. Скажите пожалуйста, какой заступникъ нашелся!
- Но въдъ ты себя Богъ знаетъ, что позволяешь?.. Я вижу собственными глазами!.. Отъ тебя житья нътъ!.. Ты дълаешь гадости!.. Удивляюсь, какъ никто еще не закатиль тебь по физіономіи?
- Ха-ха-ха-ха! захохоталъ Станиславъ Станиславовичъ и свистнулъ.—Хотълъ бы я посмотръть?... Уби-

райся-ка лучше со своими проповѣдями!.. Все равно, ни къчему!... Трррепещи, молодежь!

Его наглый тонъ вывелъ меня изъ себя.

— Такъ знай, что я тебѣ запрещаю! — произнесъ я глухимъ отъ бѣшенства голосомъ. — Понялъ?.. Запрещаю, какъ взводный!.. По крайней мѣрѣ, въ отношеніи моего взвода!.. Ты отвѣтишь мнѣ за первое же издѣвательство!

Дробышевскій съ изумленіемъ посмотрѣлъ на меня.

Онъ хотълъ что-то сказать, но осъкся.

На минуту воцарилось молчаніе.

Затьмъ, внезапно перемънивъ тонъ, протянулъ руку и проговорилъ:

— Чортъ съ тобой!.. Не будемъ ссориться!.. Твоихъ "звърей" я трогать не буду!

И мы разошлись, глядя другь на друга волками...

## 11.

Въ ближайшій отпускной день, я одѣлся и поѣхаль на Моховую.

Черезъ полчаса уже стоялъ у подъвзда мрачнаго, непривътливаго особняка и, пройдя вестибюль, по широкой, устланной бархатнымъ ковромъ лъстницъ, съ нъкоторымъ волнениемъ, подымался наверхъ

Графиня Евдокія Валерьяновна приняла меня съ особымъ радушіемъ.

Трехдневное пребываніе въ Графскомъ, прогулки и бесѣды на различныя темы въ тѣнистомъ уголкѣ сада и въ аллеяхъ стараго парка, а главнымъ образомъ, совиѣстная жизнъ въ усадъбѣ, безспорно сблизили насъ, придали знакомству болѣе прочный характеръ, вызвали съ обѣихъ сторонъ чувства симпатіи, довѣрія, дружбы.

Деревенская жизнь отразилась на здоровьи Евдокіп Валерьяновны самымъ благотворнымъ образомъ. Она посвіжъла, нервы пришли въ порядокъ, припадки мигрени больше не повторялись. — Здравствуйте, Георгій Петровичь! — проговорила, съ улыбкой, Евдокія Валерьяновна своей обычной манерой, слегка грассируя и растягивая слова, что придавало имъ оттѣнокъ извѣстнаго шарма. — Очень рада васъ видѣть!.. Не забыли, какъ вижу?.. Ну, садитесь, мой другъ, разсказывайте, что у васъ новенькаго?

Я поцъловалъ руку и сълъ.

— Мы уже двѣ недѣли, какъ въ городѣ! — продолжала Евдокія Валерьяновна. — Время бѣжитъ изумительно!.. Нэспа?.. Помните Графское?.. Ну, точно вчера!.. Не правда ли?

Графиня на минуту остановилась.

— Михаилъ Николаевичъ тоже вернулся!.. Заграничныя воды не принесли ему облегченія!.. Развѣ только карману! — протянула она съ легкой, чуть замѣтной усмѣшкой. — Похудѣлъ еще больше! Жалуется снова на печень!.. Вообще, видъ не авантажный!.. Ну, разсказывайте, что новенькаго у васъ?

Графиня опустила лорнетъ и откинулась на подушку дивана...

Въ нѣсколькихъ словахъ я передалъ послѣднія впечатлѣнія о Павлиновкѣ, объ отъѣздѣ въ столицу, о прибытіи въ Школу и послѣдовавшихъ въ ней перемѣнахъ. Вскользь, съ скромнымъ достоинствомъ, упомянулъ о своемъ производствѣ.

— Ну, смотрите, какой вы молодець! — улыбнулась Евдокія Валерьяновна и поднесла лорнеть къ глазамъ. — Представьте, я даже не замѣтила!.. Въ самомъ дѣлѣ — нашивки, офицерскій темлякъ!.. Мез compliments... Очень мило!.. Адге́е тем felicitations!... Поздравляю!.. Дима и Анечка будутъ очень довольны!.. Вѣдь Димочка бредитъ вами?.. Онъ положительно въ васъ влюбленъ?.. Погодите, я ихъ сейчасъ позову!..

Евдокія Валерьяновна приподнялась и нажала кнопку звонка.

Сердце мое забилось.

Едва удерживая волненіе, я повернулся къ дверямъ.

На порогѣ уже стоялъ маленькій пажикъ. Увидѣвъ меня, онъ подскочилъ ко мнѣ, въ одно мгновенье влѣзъ на колѣни, обвилъ руками шею. Его розовая полная мордочка глядѣла на меня съ подкупающей ласковостью и восхишеніемъ.

Я крѣпко его поцѣловалъ и потрепалъ по пухлой шекѣ.

— Видите? — сказала, засмъявшись, Евдокія Валерьяновна. — Вашъ маленькій другь въ восторгь !.. Дима уже давно про васъ спрашивалъ!.. Когда пріъдетъ Георгій Петровичь?.. Почему не пріъзжаетъ Георгій Петровичь?.. Скучаетъ безъ васъ!.. Вы доставили егу огромное удовольствіе!

Раскраснъвшійся Дима слъзъ съ кольнъ, сълъ рядомъ и тотчасъ замътилъ мои оранжевыя нашивки.

— Oro! — произнесъ онъ. — Мамочка, онъ взводный портупей-юнкеръ!

Сердце мое снова забилось.

— Тукъ-тукъ! — заработалъ таинственный молоточекъ и я снова повернулся къ дверямъ...

#### 12.

Первое, что я увидѣлъ, это были бѣлокурые локоны, пышной, мягкой, золотистой волной обрамлявшіе слегка загорѣвшее личико.

Потомъ я увидѣлъ большіе голубые глаза, въ которыхъ, на мтновенье, какъ мнѣ показалось, блеснулъ огонекъ и тотчасъ погасъ.

Анечка, какъ всегда, вошла неторопливой походкой, съ милой застънчивостью мнъ улыбнулась, поздоровалась и скромно присъла рядомъ съ Евдокіей Валерьяновной.

Она была въ простомъ съренькомъ платъъ, отдъланномъ такимъ же простенъкимъ кружевомъ на выръзъ шейки и рукавахъ, что по сравненію съ пышнымъ нарядомъ Евдокіи Валерьяновны, придавало ей видъ сиротки, бъдной дѣвушки, взятой на воспитаніе, не имѣющей средствъ одѣваться инымъ образомъ.

Но это не умаляло ея достоинствъ.

Напротивъ, въ моихъ глазахъ, въ этомъ скромномъ платьицъ она выигрывала еще больше. Въ стократъ сильнъе подчеркивалась ея свътлая, чистая, лучезарная прелесть, охватывавшая меня чувствомъ невыразимаго восхищенія.

— Анечка, ты знаешь, онъ взводный? — съ важностью произнесъ Дима. — Ты въдь его еще не поздравила!

Анечка повернулась ко мив.

Въ эту минуту раздался звонокъ, послышались чьи-то шаги и въ комнату, постучавъ въ дверь, вошелъ графъ Михаилъ Николаевичъ...

Я не видълъ его уже въ теченіе полугода.

Въ самомъ дѣлѣ, графъ сильно перемѣнился. Онъ похудѣлъ, его высокая, статная, тонко очерченная фигура, какъ будто, даже нѣсколько сгорбилась. На гладко зачесанныхъ волосахъ, въ усахъ и въ небольшой, подстр іженной клинушкомъ бородкѣ, появились сѣдыя нити.

— Георгій Петровичъ? — взглянувъ на меня, произнесъ графъ своимъ мягкимъ, спокойнымъ, какъ всегда выдержаннымъ, невольно располагающимъ голосомъ. — Очень радъ, милый другъ!.. Какъ поживаете?.. Давно съ вами не вилълись!

Графъ тепло со мной поздоровался, поцъловалъ дътей, почтительно прикоснулся къ рукъ Евдокіи Валерьяновны.

- Эдокси! обратился онъ къ женѣ, и лицо его приняло на минуту серьезное выраженіе. Представь, мой другь, пріемъ во дворцѣ отмѣненъ!.. И повидимому, на неопредѣленное время!.. Ея величество снова чувствуєть себя не вполнѣ здоровой!
- Въ самомъ дѣлѣ? съ оттѣнкомъ искренняго сочувствія произнесла Евдокія Валерьяновна. — Бѣдная!.. Опять въ положеніи?

— Похоже на это! — улыбнулся Михаилъ Николаевичъ. — Имперія желаетъ имъть наслъдника!.. Во всякомъ случав, пріема не будеть!

Графъ сказалъ еще нъсколько словъ, пошутилъ съ дътьми, закурилъ папиросу, послъ чего повернулся ко мнъ и уже, въ теченіе всего времени, не отпускаль отъ себя. Затъмъ, по обыкновенію, я остался объдать...

Объдъ прошелъ весьма оживленно и даже въ нъсколько повышенномъ настроеніи, въ особенности, когда графъ приказаль подать бутылку "Абрау-Дюрсо" и, по случаю моего производства, произнесъ привътственный тостъ.

Улыбнувшись, онъ позвониль по бокалу и, не вставая, обратился ко мнь съ небольшой рычью.

— Итакъ, дорогой Георгій Петровичь, разрѣшите, въ нашемъ тъсномъ семейномъ кругу, выразить вамъ пожеланіе дальныйшихь успыховы! — произнесь графь заключительныя слова. — Мы оцънили васъ и смотримъ, какъ на близкаго намъ человъка!.. Отъ добраго сердца пьемъ ваше здоровье!

Графъ поднялъ божалъ, Димка крикнулъ "ура!" Евдокія Валерьяновна и Анечка засмѣялись.

Послъ кофе, графъ поднялся съ мъста.

— Эдокси, мой другь, ты меня извинишь! — сказаль Михаилъ Николаевичъ и взглянулъ на часы. — У министра въ восемь назначено засъданіе!... Эти вопросы государственной важности, эти междувъдомственныя собранія меня окончательно доконаютъ!.. Бъла!

Онъ снова поцъловаль руку жень, сдълаль общій поклонъ и упалился.

Я сидълъ до поздняго вечера.

Мнѣ не удалось поговорить съ Анечкой наединъ.

Но въ ея глазахъ, время отъ времени украдкой останавливавщихся на мнъ, я прочелъ, точно въ раскрытой книгь, нъсколько такихъ строкъ, отъ которыхъ сладко сжималось сердце и едва уловимая дрожь теплой волной пробъгала по тълу...

Каждую субботу, по окончаніи строевыхъ занятій, я направляюсь на Васильевскій Островъ, къ тетушкѣ Маріи Васильевнѣ.

Я объдаю у нея и провожу нъкоторое время.

Сидя подлѣ поющаго самовара, въ своемъ глубокомъ вольтеровскомъ креслѣ, тетушка занимаетъ меня бесѣдой, разспрашиваетъ о жизни въ Школѣ, о службѣ, о классахъ, объ общихъ знакомыхъ, погружается нерѣдко въ личныя воспоминанія.

Иногда, связанная дёлами благотворительности, выёзжаетъ на засёданіе дамъ-патронессъ или въ дётскій пріютъ. Въ тёхъ же случаяхъ, когда чувствуетъ себя не вполнё здоровой, располагается на мягкомъ диванё и отдыхаетъ.

Я направляюсь въ отведенную мнъ комнату, перелистываю альбомы, иллюстрированные журналы, иностранные каталоги.

Съ наступленіемъ вечера, сославшись на желаніе прослушать всенощную въ Казанскомъ соборѣ, или посѣтить общедоступную лекцію въ Соляномъ Городкѣ, или же просто, подъ предлогомъ приглашенія на танцовальную вечеринку къ одному изъ школьныхъ пріятелей, прощаюсь съ тетушкой и покидаю ея маленькую квартирку.

Тантъ Мари не чинитъ мнъ, въ этомъ отношеніи, ни мальйшихъ препятствій.

По ея мнѣнію, посѣщеніе храма или ученаго общества дѣлаетъ честь молодому кавалерійскому юнкеру, удерживая его отъ многихъ столичныхъ соблазновъ. Что же касается танцевъ, послѣдніе облагораживаютъ натуру, способствуютъ развитію изящныхъ манеръ и умѣнью держатъ себя въ обществѣ.

Я сажусь на извозчика и ѣду на Офицерскую...

Я прівзжаю обыкновенно тогда, когда "субботникъ" уже находится, такъ сказать, въ некоторомъ разгаре и

большинство участниковъ даже не замѣчаютъ моего появленія.

Выпивъ нѣсколько рюмокъ водки и наскоро закусивъ, я перехожу въ кабинетъ.

Къ этому времени, одинъ за другимъ, собираются всъ партнеры — Фрэдъ, пажъ Веригинъ, лицеистъ Вонлярлярскій, "маіоръ" Зубаловъ и прочіе.

Игра серьезная, напряженная, съ перемѣнными шансами, со склоненіемъ вѣсовъ удачи то на одну, то на друтую сторону, продолжается до разсвѣта.

Къ четыремъ часамъ утра я возвращаюсь домой.

Въ моемъ карманъ имъется ключъ отъ квартиры.

Такимъ образомъ, я никого не тревожу...

За завтракомъ, привътствовавъ меня съ добрымъ утромъ, освъдомившись, по обыкновенію, о здоровьи, тетушка Марія Васильевна разспрашиваетъ о проведенномъ вечеръ, о предметъ доклада въ Соляномъ Городкъ, о вынесенномъ мною впечатлъніи и прочихъ деталяхъ.

Шарлотта Ивановна трясетъ одобрительно головой, шамкаетъ англійскія слова:

- Very well!.. Beautiful!,,,

Кухарка Глаша, опершись о косякъ двери, со вниманіемъ выслушиваетъ мои объясненія и, порой, лукаво смъется.

Первое время эти бесѣды за утреннимъ завтракомъ положительно причиняли страданія. Приходилось быть на чеку, слѣдить за каждымъ словомъ, прежде нежели выпустить его изъ устъ. Въ концѣ-концовъ, я выработалъ сноровку лгать весьма искуснымъ и беззастѣнчивымъ образомъ...

Послѣ завтрака, подъ предлогомъ посѣщенія Эрмитажа или просто, въ цѣляхъ небольшой прогулки по городу, я уѣзжаю на Моховую, къ графинѣ Евдокіи Валерьяновнѣ.

Тантъ Мари и въ этомъ случав относится ко мнв съ полной довърчивостью. Если я не прівзжаю къ объду или

даже вовсе не возвращаюсь домой, это ее теперь не безпокоить.

Въ следующій пріездъ я объясняю причину...

На Моховой я провожу теперь почти каждое воскресенье.

За послѣднее время я чрезвычайно сблизился съ этой милой семьей. Мой визитъ встрѣчается съ сердечнымъ радушіемъ. Я отвѣчаю тѣмъ же теплымъ, искреннимъ, почтительнымъ отношеніемъ. Само собой разумѣется, центральной фигурой, привлекающей меня въ этотъ домъ, является Анечка.

Съ каждымъ своимъ посъщеніемъ, я убъждаюсь все больше, что мое увлеченіе начинаетъ принимать серьезный характеръ. Я чувствую, какъ незримыя, но прочныя нити связываютъ меня все сильнъй съ этой дъвушкой. Ея присутствіе опьяняетъ меня, точно легкое, душистое, возбуждающее вино. Ея общество, бесъды съ нею, маленькія интимныя шалости — доставляютъ мнъ величайшее наслажденіе...

Что касается Димки, тотъ всецъло находится подъмоимъ обаяніемъ.

Розовый пажикъ не отпускаетъ меня ни на шагъ. Съ напряженнымъ вниманіемъ, широко раскрывъ глаза, выслушиваетъ мои разсказы о Школѣ, о конскихъ породахъ и экстерьерѣ, о знакахъ отличія, о службѣ въ кавалерійскихъ частяхъ, о знаменитыхъ подвигахъ конницы на поляхъ сраженій.

Не взирая на свои десять лѣтъ, онъ искусно разбирается теперь во многихъ вещахъ.

Такъ напримъръ, безошибочно опредъляетъ разницу между этишкетомъ и ментишкетомъ, между супервестомъ кавалергарда и конногвардейца, между вальтрапомъ улана или коннаго гренадера...

Иногда мы предпринимаемъ небольшую прогулку.

Въ этихъ случаяхъ я принимаю на себя роль гувернера, и выступаю, имъя Диму и Анечку по бокамъ. Мы проходимъ по Моховой, сворачиваемъ на Сергіевскую и, черезъ нѣсколько минутъ уже стоимъ на набережной Невы.

Плавно несетъ ръка свои мощныя студеныя воды.

Осенній вътеръ обрываетъ пожелтъвшіе листья съ кленовъ и липъ Лътняго Сада, кружитъ надъ чугунной ръшеткой и гонитъ по мостовой.

Гулко разносится стукъ копытъ по торцамъ.

И далеко, безконечною лентой, уходить съдой камень дворцовъ.

## 14.

Юнкера старшаго класса имѣютъ всѣ преимущества передъ "звѣрями". Мы пользуемся всѣми удобствами и предпочтеніями. Такъ, насъ отпускаютъ въ городъ не только по субботамъ и праздничнымъ днямъ, но даже среди недѣли.

Въ исключительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія эскадроннаго командира, можно быть отпущеннымъ въ любой день.

Я широко пользуюсь этимъ правомъ и устраиваю себъ маленькій отдыхъ каждый четвергь...

На Караванной улицъ, не доъзжая цирка, меня увидълъ Фрэдъ и замахалъ тростью.

Извозчикъ остановился.

— Здравствуй, Черкесовъ! — произнесъ баронъ, стягивая перчатку и обмѣниваясь рукопожатіемъ. — Значитъ, какъ сказано?.. Въ субботу, въ семь часовъ, у меня!.. Заметано?.. Уговоръ дороже денегъ!.. Будетъ игра!.. Покажемъ имъ, капралъ, гдѣ раки зимуютъ!

"Душа Общества" скосиль, по привычкѣ, роть и захохоталь.

Черезъ минуту лицо его приняло серьезное выраженіе. Съ таинственнымъ видомъ онъ прикоснулся къ моему плечу и сказаль:

— Mon cher, прими дружескій совъть, предупрежде-

ніе, нравоученіе, называй, какъ хочешь, но къ шестеркѣ не прикупай!.. Жамэ!.. Ни въ какомъ случаѣ!.. Вообще, избѣгай сложныя комбинаціи!... Играй проще!.. Безъ импровизацій, безъ вдохновеній!.. Это тебя губитъ!.. Парбле!.. Шампетръ!.. Суасантъ нефъ!

Баронъ на мгновенье задумался.

— А въ послѣдній-то разъ ловко меня подковали! — продолжалъ "Душа Общества". — Четыре попа отдалъ, тютелька въ тютельку!.. Удивительный случай!.. Да, кстати! — добавилъ онъ, выразительно взглянувъ на меня. — Князъ Шелешпанскій чрезвычайно тобой интересуется!.. Ты ему нравишься!.. Можешь извлечь изъ этого пользу!

Передо мной тотчасъ выросло блѣдное, помятое, искривленное нервною судорогою лицо, глаза съ опухшими вѣками, влажныя руки, шатающаяся походка...

Я брезгливо поморщился и улыбнулся.

— Напрасно, напрасно! — замътилъ Фрэдъ и, вскинувъ монокль, даже сталъ одной ногой на подножку. — Ты его недостаточно оцънилъ!.. Коренной рюриковичъ!.. Послъдній представитель славнаго рода!.. А главное, — тутъ баронъ понизилъ голосъ до шопота, — богатъ мошенникъ, какъ Крезъ!.. Онъ тобой чрезвычайно интересуется!.. Прими это къ свъдъню!

Я покраснълъ и, едва сдерживая себя, произнесъ:

— Если онъ будетъ мною интересоваться, передай, что я разобью ему морду... Вотъ и все!

Фрэдъ снова захохоталъ:

— Ха-ха-ха-ха!.. Ну, зачьмъ же такъ строго?.. Кэль выражансъ деванъ ле жансъ?.. Нехорошо, mon cher!.. Фи! Фрэдъ приподнялъ котелокъ, пожалъ мнъ руку и мы

разстались.

Черезъ десять минутъ я быль на Моховой...

Графъ Михаилъ Николаевичъ жилъ со своею семьей сравнительно замкнуто.

Если не считать обычныхъ четверговыхъ "five o'clock tea", на которыхъ Евдокія Валерьяновна, со свойственнымъ

ей умѣньемъ, искусствомъ и тактомъ, поддерживала легкую занимательную бесѣду, обмѣнивалась свѣтскими новостями, злободневными шутками и пассажами, маленькими политическими гамфлетами и сплетнями аристократической агентуры, парадный пріемъ устраивался не болѣе двухътрехъразъ въ годъ.

Иногда, къ объду, по преимуществу въ воскресные дни, приглашались избранные друзья — сослуживцы графа по министерству, члены того же клуба, однимъ изъ старшинъ котораго состоялъ графъ, пріятельницы Евдокіи Валерьяновны, ближайшіе родственники семьи.

Въ этихъ случаяхъ, графъ Михаилъ Николаевичъ проводилъ вечеръ дома.

Тотчасъ послѣ обѣда, общество переходило въ гостиную. Анечку заставляли играть на рояли. Гости, въ числѣ трехъ или четырехъ лицъ, продолжали поддерживатъ разговоръ, обмѣнивались взглядами на искусство, дѣлились политическими соображеніями, вступали въ оживленные споры и, въ заключеніе, переходили къ карточному столу.

Играли въ вистъ, въ экартэ или еще чаще въ недавно введенный въ употребленіе бриджъ-плафонъ. По крайней мъръ, при Дворъ, по утвержденію графа, это была модная игра.

Я постигь быстро это искусство и если, бывало, не хватало партнера, меня усаживали за столь.

Обычно же проводиль время въ бесъдъ, наблюдаль за игрой или же, вмъстъ съ Димой и Анечкой, уходиль въ ея комнату, и тамъ, въ разнообразныхъ шуткахъ и шалостяхъ, забавлялся до поздняго вечера...

Вскорѣ я познакомился съ ближайшими друзьями семьи.

Однимъ изъ нихъ былъ Алексви Николаевичъ Протозановъ, плотный, благообразный, красивый старикъ, съ свдыми пушистыми бакенбардами, съ медленными движеніями и манерами подлиннаго "русскаго барина".

Близкій сподвижникъ покойнаго государя, онъ отли-

чался стойкой консервативностью взглядовь, тяготьль къ стариннымь русскимь укладамь и къ, такъ называемому, славянофильству, ръзко порицаль всякую иноземщину и, въ настоящее время, не раздъляя политическаго теченія, по собственному желанію, отошель отъ активной дъятельности.

Другой быль видный чиновникъ министерства иностранныхъ дѣлъ, статскій совѣтникъ Николай Эдуардовичъ фонъ Руммель, высокій, сухой какъ жердь, съ нѣсколько болѣзненнымъ, блѣднымъ, непроницаемымъ лицомъ дипломата.

Этотъ человѣкъ, наоборотъ, какъ бы олицетворялъ собой направленіе правительственныхъ круговъ и, по своимъ убѣжденіямъ, примыкалъ къ прогрессивной части русскаго общества.

Встръча ихъ за общимъ столомъ, ихъ разсужденія, аргументы, горячіе споры представляли для меня живой интересъ и давали обильную пищу для размышленій...

# 15.

Мокрая, хлипкая, гнилая петербургская осень, съ сыростью, слякотью, съ колючими вътрами и желтыми морскими туманами, съ бълесоватымъ разсвътомъ и ранними сумерками, когда тотчасъ послъ полудня уже зажилаются фонари и опускается вечеръ, вступаетъ въ свои права.

При свътъ керосиновыхъ лампъ тянутся безконечные классы.

Такъ же, какъ и въ прошломъ году, одинъ за другимъ смѣняются на кафедрѣ профессора, преподаватели языковъ, лекторы военныхъ наукъ. Тою же неизмѣнной фразой начинаетъ свою лекцію Александръ Арнольдовичъ Морицъ-Кавелахтскій:

— Въ бытность мою командиромъ шестого эскадрона дейбъ-гвардіи Конногренадерскаго полка...

Теперь онъ уже подполковникъ и, по этой причинъ, появляется въ классъ не иначе, какъ въ мундиръ генераль-

наго штаба съ густыми штабъ-офицерскими эполетами. Онъ встряхиваетъ ими при каждомъ словѣ — это его видимо забавляетъ, ежеминутно протираетъ пенснэ, дѣлая паузу приподымаетъ уморительно плечи и, вообще, держитъ себя съ величайшею важностью.

Полковникъ Епанчинъ знакомитъ съ военно-историческими примѣрами — съ подвигами русскихъ солдатъ въ Семилѣтнюю войну, съ суворовскими чудо-богатырями, съ краткой исторіей наполеоновскаго похода и сожженіемъ Москвы, съ геройскою обороною Шипки, со взятіемъ штурмомъ крѣпости Геокъ-Тепе.

Капитаны Буйницкій и Коллонтай знакомять съ инженернымъ искусствомъ. "Свѣтлая Личность" — полковникъ Дурлахеръ и инспекторъ училища, генералъ Будаевскій, посвящаютъ въ тайны баллистики.

Пріемы послѣдняго не лишены остроумія и даже нѣкотораго зрительнаго эффекта. Это импонируетъ въ такой же степени, какъ бѣлая подкладка его конно-артиллерійскаго сюртука. Такъ иногда, передъ окончаніемъ лекціи, маленькій, подвижный, сухонькій генералъ спускается съ кафедры, отходитъ на нѣкоторую дистанцію, размахивается и — бумсъ!, описавъ траэкторію, звонко щелкается мѣлокъ о классную доску, разсыпаясь, на подобіе шрапнели или, вѣрнѣе, бризантной гранаты, на тысячу мельчайшихъ осколковъ.

- Вотъ вамъ полетъ снаряда! произноситъ бравый инспекторъ и, провожаемый одобрительными улыбками, подрагивая ревматической ножкой, покидаетъ аудиторію. А черезъ минуту, едва лишь отгремѣли звуки отбоя, уже звенитъ его пронзительный голосокъ:
  - Что за шумъ въ хвостѣ колонны?
  - Разрядить коридоръ!..

Но само собой разумѣется, не артиллерія, не фортификація, и даже не тактика Александра Арнольдовича Морица-Кавелахтскаго привлекаютъ наше вниманіе. Наиболѣе интереснымъ предметомъ, какъ я уже упоминалъ, является "Исторія Конницы", исторія "оружія боговъ", въ

изложеніи полковника Владимира Александровича Дедюлина.

Онъ умѣетъ увлечь, приковать слухъ, распалить воображеніе.

Легкіе нумидійскіе всадники и тяжелыя массы шлемоблещущихъ рыцарей средневѣковъя, драгуны Петра Великаго, кирасиры Зейдлица и безсмертные гусары Цитена, кавалерійскіе вожди Бонапарта, польскіе уланы и шеволежеры Домбровскаго, партизаны Отечественной войны яркимъ, живописнымъ, захватывающимъ калейдоскопомъ проносятся въ нашемъ сознаніи...

Классы кончаются и начинаются строевыя занятія.

Накинувъ шинели, шумной ватагой смѣна направляется въ манежъ, на верховую ѣзду.

Скользко на мокрыхъ панеляхъ, блестятъ крыши конюшенъ, блѣденъ и сѣръ булыжникъ училищнаго двора, и такое же блѣдное, сѣрое петербургское небо, насыщенное водою, углемъ и газомъ, запахами кожи, конскаго пота и амміака, прокопченное фабричными дымами, давитъ своимъ покровомъ.

Изъ предманежника выводятъ коней, съ взъерошенными, запотъвшими спинами и боками, окутанными облаками влажнаго пара. Новая смъна вводится изъ конюшенъ въманежъ. Вахмистръ Бълявскій, стоя на обычномъ посту, въ своемъ куцомъ, отороченномъ темнымъ барашкомъ кафтанъ, слъдитъ за порядкомъ, щелкаетъ хлыстомъ по ботфортамъ, сыплетъ матерщиной, кричитъ на "штатскихъ изъ манежа" и въстовыхъ:

— Куды прешь?.. У, стерьа!.. Холера!.. Свынячая морда!.. Чередниченко, вертай коней у тую манэжъ!

Послѣ верховой ѣзды начинается рубка, волтижиров-ка, гимнастика, пѣше-по-конному, стрѣлковое дѣло...

Круглый день занять работой.

Послѣ обѣда идетъ подготовка къ очереднымъ репетиціямъ. И только вечеромъ, по окончаніи ужина, передъ

отходомъ ко сну, въ нашемъ распоряжении имъется нъкоторое свободное время.

Въ эти короткія минуты досуга, маленькая "чайная компанія", въ составъ Громова, Дробышевскаго и меня, собирается обычно въ четвертомъ взводъ, въ "корнетскомъ углу", у койки Станислава Станиславовича. Еще такъ недавно, всего какихъ-нибудь полгода тому назадъ, на этой койкъ лежалъ Сергъй Александровичъ Пушкинъ...

Не взирая на разность характеровь, влеченій и вкусовь, мы продолжаемь поддерживать священный союзь "Трехь Мушкетеровь", и всв наши ссоры и разногласія носять, въ сущности, временный, мимолетный характерь. Мы проводимь время въ дружной бесвдв, двлимся школьными новостями, впечатлвніями, планами, воспоминаніями.

Громовъ, развалившись на койкѣ, сонными добродушными хмѣльными глазами смотритъ на потолокъ, мечтаетъ о предстоящемъ "субботникѣ", грохочетъ оглушительнымъ басомъ. Дробышевскій куритъ, выпускаетъ дымъ малень-кими колечками, передаетъ свое новое сердечное увлеченіе.

Давно позабыта Танечка Сладкодухова. Канули въ въчность и другія легкомысленныя забавы. Въ настоящее время Станиславъ Станиславовичъ переживаетъ серьезный романъ съ "дамой изъ общества".

Собственно говоря, эта особа является подругою одного высокопоставленнаго лица, персоны второго класса, въ нѣкоторомъ родѣ, почти министра... Старый хрѣнъ ревнивъ и недовѣрчивъ до неприличія!.. Если же принять во вниманіе и права законнаго мужа, станетъ вполнѣ понятнымъ, что любовная ситуація Дробышевскаго испытываетъ извѣстныя затрудненія и требуетъ двойной, сугубой, такъ сказать, предусмотрительности, изобрѣтательности, предосторожности.

Станиславъ Станиславовичъ увлекается, но неожиданно лицо его багровъетъ и принимаетъ свиръпое выраженіе.

— Молодой Бланкъ! — кричитъ онъ на сидящаго поблизости юнкера. — Видъ веселый, но безъ улыбокъ!... Трррепещи, молодежь!... Въ запотъвшія стекла барабанить унылый осенній дождь.

Я подхожу къ окну и думаю о предстоящемъ карточномъ вечеръ.

Что сулить мнв завтрашній день?.. Пораженіе или побъду?.. По теоріи въроятностей, на этоть разь судьба должна вознаградить меня благосклонной улыбкой... Есть люди, оригинальные люди, которые отрицають значеніе арифметическихь чисель и склонны, въ данномъ случав, связывать карточную удачу съ какимъ-нибудь вещественнымъ признакомъ... Напримъръ, съ такъ называемымъ, талисманомъ... Какъ каждый игрокъ и я, въ свое время, отдаль дань этому нелвпому предразсудку... Подковный гвоздь!.. Рыбья чешуя!.. Шерстка съ заячьей лапки!..

Ахъ, все это сущій вздоръ!..

Въ окно глядитъ обезлистъвшій скверъ, съ голыми кленами, съ чугунной ръшеткой, съ ночнымъ видомъ на Новопетергофскій проспектъ.

Тускло горятъ фонари... Глухо дребезжатъ пролетки съ поднятымъ верхомъ... Все потонуло въ мелкой съткъ дождя...

Говорятъ, будто истинный житель столицы находитъ въ этомъ какое-то особое очарованіе...

## 16.

Фрэдъ занималъ небольшую, но весьма уютно обставленную квартиру на Каменноостровскомъ проспектѣ, въ огромномъ сѣромъ домѣ Горбова, на углу Ружейной улицы, неподалеку отъ "Акваріума".

Квартира состояла изъ трехъ комнатъ — столовой, спальни и кабинета.

Послѣдній, съ тяжелыми портъерами и коврами, съ мягкой восточной мебелью, съ мѣдною арматурой, съ низко опускавшимся отъ потолка венеціанскимъ фонаремъ съ разноцвѣтными стеклами, опредѣлялъ, по первому впечатлѣнію, наклонности и вкусы хозяина.

На стінахь, въ тонкихь оріховыхь рамахь, висіли фотографіи, акварели, гравюры, эстампы, значительной цінности, точно коллекція, образующая оригинальный и, въ нікоторомь роді, исключительный по интересу музей. Въ каждой вещиці можно было уловить яркій, ничімь неприкрытый, съ большимь искусствомь и силой выраженный эрось.

Парадное мъсто занимала картина въ масляныхъ краскахъ, принадлежавшая кисти извъстнаго художника-символиста, подъ названіемъ "Лунная ночь въ Босфоръ".

Это было какое-то странное, совершенно дикое нагромождение красокъ, синихъ, желтыхъ, лиловыхъ, зеленыхъ и фіолетовыхъ, напоминавшее горный хребетъ или кратеръ потухшаго вулкана.

На письменномъ столѣ, среди другихъ бездѣлушекъ, стояла, въ качествѣ преспапье, оригинальная группа старинной бронзы. Она представляла собой подобіе какогото десятирукаго индійскаго божества, въ образѣ тучнаго мужчины, съ искаженнымъ чувственной судорогой лицомъ. На его колѣняхъ, широко раскинувъ ноги и прильнувъ поцѣлуемъ къ устамъ, сидѣла обнаженная женщина, и могучій, чудовищный фаллосъ глубоко вонзился въ женское тѣло...

Къ семи часамъ, какъ было условлено, собрались всѣ приглашенные.

Включая Фрэда, всего было семь человъкъ, семь върныхъ и преданныхъ жрецовъ того культа, который превращаетъ ночь въ день и обратно, которому, подобно культу Вакха или богини Иштаръ, человъчество приноситъ обильныя, неисчислимыя и порою даже кровавыя жертвы.

Послѣ непродолжительнаго, затянувшагося не болѣе, какъ на часъ времени ужина, общество перешло въ кабинетъ. Рядомъ съ карточнымъ столомъ, на отдѣльныхъ маленъкихъ столикахъ, было подано кофе, ликеры различныхъ сортовъ, коробки съ папиросами и сигарами.

Игра началась.

Первый банкъ держалъ Веригинъ. Ставка была ограничена. Молодой пажъ прометалъ удачно колоду и продалъ банкъ:

— Въ банкъ тридцать рублей!

"Душа Общества" тщательно пересчиталь деньги:

— Pardon, двадцать девять!

— Двадцать дѣвочекъ! — захохоталъ "маіоръ" Зубаловъ и купилъ банкъ.

Следующимъ металъ Вонлярлярскій.

Когда очередь дошла до меня, настроеніе поднялось въ значительной степени. Ставка уже не ограничивалась полтинникомъ. Въ банкъ, наряду съ серебряною монетой, лежали золотые кружки — полуимперіалы и имперіалы, желтыя, красныя, синенькія бумажки.

Я заложиль четвертной билеть и тотчась его про-

Въ дальнъйшемъ, я повторялъ тъ же попытки и съ тою же, какой-то фатальной математической точностью, терялъ одинъ банкъ за другимъ. Въ одинаковой степени не везло мнъ и въ понтировкъ. Къ шестеркъ я прикупалъ четверку и противникъ билъ меня однимъ очкомъ. Когда я открывалъ восемь очковъ, у банкомета неизмънно оказывалась девятка.

Я подсчиталь свои деньги.

Въ кошелькъ изъ трехсотъ оставалось всего тридцать рублей.

Я заняль, на счастье, сто рублей у Фрэда и проиграль ихъ въ теченіе пяти минуть. Настроеніе мое падало съ каждой минутой. На лбу отъ напряженія выступиль потъ. Губы мои пересохли. Я почувствоваль жажду.

Тогда я поднялся отъ карточнаго стола, перешелъ въ столовую и залпомъ вышилъ чайный стаканъ винз...

Передо мною стсялъ князь Олегь Ивановичъ Шелешпанскій.

— Черкесовъ, вамъ не везетъ! — произнесъ онъ и посмотрълъ на меня съ сочувствующей улыбкой. — Не везетъ въ картахъ, — везетъ въ другомъ!... Не правда ли?.. Хи-хи-хи!..

Князь засмѣялся и прошепталъ:

— Разръшите оказать вамъ маленькую услугу?

Съ этими словами князь вынулъ бумажникъ, дрожащими пальцами извлекъ двъ бумажки по пятьсотъ рублей и протянулъ мнъ.

— Вотъ! — взвизгнулъ онъ сорвавшимся голосомъ блеснувъ золотой коронкой зубовъ, и его крошечная пти ъя головка, съ жидкимъ проборомъ посерединѣ, съ широко отставленными, уродливыми ушами, затряслась отъ новаго взрыва смѣха. — По дружбѣ!... Отъ чистаго сердца!.. Потомъ мы съ вами сочтемся!.. Какъ-нибудь!.. Когда вамъ будетъ угодно!

Онъ дотронулся до моего рукава, затъмъ неожиданно обнялъ меня за талію и зашепталь, обдавая виномъ и смраднымъ дыханіемъ:

— Ooo!.. Ты мой единственный!.. Люблю тебч!.. Сжалься!.. Мое божество!.. Ты придешь сегодня ко мнъ?

Онъ нервно стиснулъ меня за руку, прижалъ къ себъ, потянулся къ губамъ...

Кровь, деньги, вино — все разомъ кинулось въ голову. Въ бъщенствъ, не соображая послъдствій поступка, полный возмущенія, злобы, стыда, я размахнулся изо всей силы и двинулъ Шелешпанскаго въ ухо.

Князь покачнулся.

Фалды его визитки распахнулись на мгновенье, точно крылья летучей мыши.

Потерявъ равновъсіе, онъ ударился затылкомъ о столъ, судорожнымъ движеніемъ уцъпился за скатерть, опрокинулъ графинъ съ виномъ и, не издавъ ни единаго звука, съ грохотомъ и со звономъ разбитой посуды, упалъ на паркетъ.

Изъ кабинета выскочиль Фрэдъ.

Вслъдъ за нимъ показались другіе — Веригинъ, Вонлярлярскій, Зубаловъ, гардемаринъ Пилкинъ 12.

Черезъ пять минутъ я увхалъ...

— Тропъ-тропъ-тропъ-тропъ...

Четвертая смѣна старшаго курса, подъ руководствомъ штабсъ-ротмистра Гиппіуса, занимается верховою ѣздой.

Фыркаютъ кони, щелкаетъ бичъ, время отъ времени раздаются короткія замѣчанія:

- Андреевъ, колѣно назадъ!
- Бабкинъ, поводъ короче!
- Рогуля, дистанцію!

Какъ взводный капралъ, я держусь въ замкъ смъны, на своемъ славномъ "Экваторъ", который собрался дугой и въ углахъ норовитъ сбиться въ галопъ.

- Вольно, оправиться!
- Огладить лошадей!

Въ сосъднемъ манежъ, отдъленномъ широкою аркой, ъздитъ первая смъна — "верблюды".

Съ ними занимается Давыдъ Давыдовичъ Дитерихсъ.

Давыдъ Давыдовичъ, внѣшне спокойный, обладаетъ горячимъ сердцемъ. Во время ѣзды его голоса почти не слыкать. Но если вскипитъ — нальется кровью, глаза выпучитъ на самый лобъ и страшенъ становится въ эту минуту. Тогда его крикъ, точно ружейные залпы, потрясаетъ своды манежа, а бичъ гуляетъ не только по лошади, но и по ляжкамъ неудачнаго ѣздока.

Впрочемъ, нъсколько отойдя и успокоившисъ, Давыдъ Давыдовичъ тотчасъ приноситъ свои извиненія...

Мимо меня, въ обратномъ порядкѣ, мелькаютъ хорошо знакомыя лица.

Черезъ ворота арки я вижу огромнаго графа Палена, толстаго Абмишу Суходольскаго — къ каждому слову, по какому-то врожденному недостатку, онъ прибавляетъ частицу "аб" — великовозрастнаго барона Икскюля, верзилу Случевскаго, моего пріятеля — Сашку Громова...

Бъдный Сашка!

Сегодня съ нимъ произошла, наконецъ, катастрофа.

Случилось то, что рано или поздно должно было съ нимъ случиться.

Сколько разъ я предупреждаль, что его поведеніе въ стѣнахъ Школы можетъ закончиться трагическимъ образомъ. Мои слова, мои уговоры и просьбы на него совершенно не дѣйствуютъ. Если онъ устраиваетъ, съ Гаврюшкой Мятлевымъ, попойки на дядюшкиной квартирѣ, это еще не бѣда. Но онъ аккуратно напивается каждый день въ самой Школѣ, точно бравируетъ этимъ, точно никакой законъ для него не писанъ...

Въ общемъ, произошло это такъ.

Вскорѣ по окончаніи верховой ѣзды, захвативъ учебную винтовку, "верблюды" собрались въ классѣ, для занятій стрѣлковымъ дѣломъ. Громовъ, окончательно пьяный, сидѣлъ на задней партѣ и сладко дремалъ.

И вотъ, совсѣмъ неожиданно, въ сопровожденіи эскадроннаго командира, входитъ Павелъ Адамовичъ.

Павелъ Адамовичъ поздоровался съ юнкерами, пробъжалъ поданный списокъ и вызвалъ Громова.

Что дълаетъ Громовъ?

Пьяной походкой, пошатываясь изъ стороны въ сторону, точно лавируя между рифами, онъ направляется по узенькому проходу между скамейками. Потомъ останавливается передъ начальникомъ училища и къ пустой, не покрытой фуражкою головъ, подноситъ руку для отданія чести.

Павелъ Адамовичъ, по близорукости, не соображаетъ, въ чемъ дѣло. Но потрясенный "Плѣшакъ" быстро хватаетъ Громова за руку и опускаетъ.

Что же дълаетъ Громовъ?

Громовъ не смущается этимъ обстоятельствомъ и спокойно прикладываетъ къ головъ лъвую руку.

Трудно передать драматизмъ этой сцены, въ особенности, когда, ухвативъ, наконецъ, винтовку, Громовъ, съ грохотомъ, роняетъ ее на полъ и концомъ штыка задъваетъ "Плъшака" по лысинъ.

Черезъ десять минутъ онъ уже сидълъ въ карцеръ, арестованный на тридцать сутокъ, съ исполнениемъ слу-

жебныхъ обязанностей. Неизвъстно, впрочемъ, чъмъ кончится эта исторія, такъ какъ поднятъ вопросъ объ исключеніи Сашки изъ Школы. На этотъ разъ, къ моему глуфокому сожальнію, ему кажется не сдобровать.

Вотъ къ чему приводитъ неумъренное влечение къ

спиртнымъ напиткамъ!..

Когда я разсказалъ эту исторію графинѣ Евдокіи Валерьяновнѣ, она пришла въ шутливое настроеніе и разсмѣялась. Анечка, наоборотъ, была опечалена судьбой моего друга и пожалѣла его отъ всего сердца...

Въ этотъ вечеръ я засидълся на Моховой дольше обык-

новеннаго.

Быль второй чась.

На улицъ сыпалъ дождь съ мокрымъ снъгомъ.

Предстояло ѣхать къ тетушкѣ на Васильевскій Островъ.

Я простился уже съ Евдокіей Валерьяновной, Димой и Анечкой и, стоя въ передней, надъвалъ шинель и шашку. Меня провожали.

Евдокія Валерьяновна случайно заглянула въ окошко.

— Боже, что за погода! — произнесла она и поморщилась. — Георгій Петровичъ! — обратилась она ко мнѣ. — Вы съ ума сошли?.. Въ этакой шинелишкѣ ѣхать нивѣстъ куда?.. Оставайтесь-ка у насъ ночевать!.. Въ дѣтской! — засмѣялась графиня. — Я думаю, Димочка не будетъ въ претензіи?..

#### 18.

Такимъ образомъ, я провелъ ночь въ графскомъ особнякъ.

Вскорѣ я сталъ ночевать почти каждую субботу, такъ какъ, вслѣдствіе ареста Громова, его вечеринки, къ сожалѣнію, прекратились, а вмѣстѣ съ ними прекратилась карточная игра.

У Фрэда же, послъ моей грубой выходки и нанесенія князю оскорбленія дъйствіемъ, я пересталь вовсе бывать...

Зато мои отношенія къ Евдокіи Валерьяновні, къ графу и его дітямъ, съ каждой встрічей, становятся все болье тісными.

Незамѣтнымъ образомъ, съ какою-то непостижимою легкостью, я вошелъ въ кругъ этой семьи. Теперь меня не стѣсняются, передо мною не скрываютъ домашнихъ секретовъ, въ мое распоряжение отведена даже отдѣльная комната.

Дѣло дошло до того, что какъ-то въ бесѣдѣ, при постороннихъ, графиня назвала меня по имени. Она разсмѣялась, опустила лорнетъ и, обернувшись ко мнѣ, сказала: — Je vous demande milles pardons!... Вотъ видите, какъ

— Je vous demande milles pardons!... Вотъ видите, какъ мы привыкли къ вамъ за послъднее время?.. Вы стали точно родной?.. Надъюсь, вы не будете обижаться?.. Разрышите васъ такъ называть?.. Это гораздо проще!.. En effet, c'est plus commode!

Такимъ образомъ я сталъ — Жоржикомъ...

Изъ событій послѣдняго времени, могу отмѣтить появленіе въ домѣ новаго гостя.

Онъ явился прямо къ объду, въ сопровождении графа Михаила Николаевича.

Графъ представилъ его, какъ знакомаго, съ которымъ имѣлъ удовольствіе провести цѣлый мѣсяцъ на одномъ изъ заграничныхъ курортовъ.

Это быль человькь льть тридцати двухь или четырехь, цвытущій, кряжистый, широкоплечій, съ оскаломъ крупныхь плотныхь зубовь, съ лицомь, лишеннымъ растительности, если не считать густой рыжеватой гривы на головь. Его лобъ, щеки и носъ, а въ особенности, верхняя поверхность тяжелыхь, лопатообразныхъ кистей, были обильно покрыты веснушками.

Назывался онъ Иваномъ Клементьевичемъ.

Его общественное положение было мив неизвъстно.

За объдомъ онъ держалъ себя весьма скромно, учтиво

отвъчалъ на вопросы, поддерживалъ съ графомъ дѣловой разговоръ, громко смѣялся при очередной шуткѣ, съ доброй какою-то дѣтской улыбкой, останавливалъ свой взоръ на мнѣ, на Анечкъ, на Димъ, на Евдокіи Валерьяновнъ.

Иванъ Клементьевичъ возбудилъ во мнѣ живую симпатію.

Мнъ поправилась его непосредственность, благодушіе, свъжесть цъльной, открытой натуры.

На Евдокію Валерьяновну онъ произвелъ почему-то не вполнъ благопріятное впечатльніе. Она подчеркнула отсутствіе манеръ, прозвала его мужикомъ, "тюленемъ" и нашла, что отъ него дурно пахнетъ.

Дима и Анечка отнеслись къ нему равнодушно...

Изъ другихъ событій отмѣчу еще небольшую бесѣду, которая произошла у меня съ Анечкой.

Я сидъть въ ея комнать, вель незначительный разговорь на школьныя темы, говориль о послъдней французской премьерь въ Михайловскомъ театрь, о художественной выставкъ "Міра Искусствъ", о предстоящемъ баль Морского Корпуса. Анечка, въ свою очередь, дълилась впечатлъніями объ актъ на музыкальныхъ курсахъ, о спектаклъ въ гимназіи Таганцевой.

Потомъ, незамѣтнымъ образомъ, мы перешли на литературныя темы, разбирали поэтовъ, цитировали на память отрывки стихотвореній, подробно останавливались на классическихъ образцахъ. Иногда, приписывая незнакомое стихотвореніе тому или другому поэту, вступали въ оживленные споры, волновались, горячились, заключали между собой пари à discrétion.

Я поднялся съ дивана и продекламировалъ:

"По небу полуноги ангелъ летълъ И тихую пъсню онъ пълъ..."

Анечка улыбнулась и продолжила:

«Звъріада»

## "И мъсяцъ, и звъзды, и туги толпой Внимали той пъснъ святой..."

Я на минуту задумался.

— Анечка, это вашъ любимый поэтъ?.. Я такъ же люблю его больше другихъ!.. Маешка!.. Это нашъ славнъйшій корнетъ!.. Адскій шикъ!.. Крррасота... Мы преклоняемся передъ нимъ и свято чтимъ его память!.. Его портретъ убираемъ цвътами!.. Его произведенія считаемъ долгомъ знать наизусть!.. Его личныя вещи, всякія бездълушки, записки, рукописи и книги, его гусарскій мундиръ и простръленный на дуэли сюртукъ хранимъ, какъ священную реликвію, въ нашемъ "лермонтовскомъ" музеъ!

Я задумался снова.

— Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ — это, въ нѣкоторомъ родѣ, нашъ культъ! — продолжалъ я. — Представьте, онъ бы могъ еще жить?.. Ему было бы теперь, позвольте, всего... восемьдесятъ два года!

Анечка всплеснула руками.

- Въ самомъ дѣлѣ? съ живостью, воскликнула она. — Онъ бы могъ еще житъ?.. Интересно, кѣмъ бы онъ былъ?
  - . Я сълъ на диванъ и разсмъялся:
- Ну, мало-ли къмъ?.. Напримъръ, генераломъ-отъкавалеріи и членомъ государственнаго совъта?.. Или почетнымъ опекуномъ института благородныхъ дъвицъ?.. Или, можетъ бытъ, даже намъстникомъ на Кавказъ?.. А върнъе всего, жилъ бы теперь на покоъ, въ своей пензенской деревнъ, окруженный многочисленными дътъми и внуками!

Анечка задумалась.

— Я не могу себъ этого представить! — тихо сказала Анечка. — Такіе люди не живутъ долго на свътъ!.. И не женятся!.. И кромъ того, умираютъ неестественной смертью!.. Это, какъ падающая звъздочка или какъ метеоръ!.. Мелькнетъ въ черномъ небъ — и тотчасъ погаснетъ!

Ваша правда, Анечка! — подтвердилъ я и взялъ ея ручку.

Она была такая маленькая, бѣленькая, съ нѣжными жилками, съ тонкими пальчиками, съ розовыми, чуть заостренными ноготками.

Я поднесъ ее къ губамъ и поцъловалъ.

— Анечка, вы помните Графское? — спросиль я и лукаво посмотръль въ глаза.

Потомъ, не ожидая отвъта, привлекъ дъвушку къ себъ и, быстрымъ движеніемъ, прикоснулся къ устамъ.

Анечка вздрогнула.

Ея нъжныя щечки вспыхнули и зардълись.

— Что вы со мной дълаете? — чуть слышно прошептала Анечка и на глазахъ показались слезинки.

За ужиномъ Анечка сидъла противъ меня.

Она была блѣднѣе обыкновеннато, взглядывала на меня украдкой, тотчасъ опускала глаза и, казалось, была чѣмъ-то разстроена...

#### 19.

Снъть падалъ съ утра крупными хлопьями, мягко устилавшими улицы, крыши, тонкую корку каналовъ. Къ полудню все было завалено бълымъ пушистымъ мъхомъ — и сразу стало какъ-то свътлъе.

Эскадронъ, послѣ утреннихъ лекцій, строился на средней площадкѣ.

Молодежь, поощряемая криками и смѣхомъ "корнетовъ", вылетала изъ взводовъ, становилась въ ряды и, опустивъ руки по швамъ, тотчасъ застывала на мѣстѣ.

Звякали шпоры, звеньль смыхь, то здысь, то тамь слышались шутливыя замычанія:

- Красивые въ переднюю шеренгу!
- Видъ веселый, но безъ улыбокъ!
- Трррепещи, молодежь!..
- Молодой Панаевъ, отличія Ахтырскаго полка?.. Кто шефъ Елисаветградцевъ?.. Сколько серебряныхъ трубъ въ

Изюмскомъ драгунскомъ полку?.. Правильно, молодой!.. Примите корнетское спасибо!

Обращать вниманіе высокій свѣтловолосый красавець — Юрій Новосильцовь... Два рослые молодца съ лихо закрученными усами — братья Левизь офъ Менаръ... Сынъ извѣстнаго московскаго толстосума, весьма культурный и воспитанный юноша — Третьяковъ... Хорошенькій сѣроглазый брюнеть — Борись Панаевъ... Свѣжій, выхоленный, полный какъ пышка — Альбрехтъ... Цѣлая пачка огромныхъ остзейцевъ — Эттингенъ, баронъ Раденъ, баронъ Нолькенъ, баронъ Оффенбергъ... Два татарченка — Романовичь и Юзефовичь... Маленькій кавказскій джигить — князь Аваловъ...

Раздалась команда эскадроннаго вахмистра и все смолкло.

По лѣстницѣ, ковыляя на кривыхъ корявыхъ ногахъ, въ широкихъ казачъихъ шароварахъ съ желтымъ лампасомъ, подымался дежурный офицеръ, подъесаулъ Пѣшковъ.

Переваливаясь съ боку на бокъ и забавно подергивая узкими плечиками, онъ не успълъ пройти мимо шеренгъ обоихъ, выстроенныхъ другъ противъ друга полуэскадроновъ, какъ внизу, въ вестибюлъ, послышался шумъ.

Шумъ возросталъ.

Послышалась суетливая бъготня.

Нѣсколько запоздавшихъ юнкеровъ казачьей сотни, перескакивая черезъ двѣ ступеньки на третью, мчались по лѣстницѣ наверхъ, съ взволнованными, перекосившимися лицами.

На ходу кто-то бросиль:

- Царь прівхаль!
- Царь прівмаль! послышалось тотчась со всвих сторонь и снова все смолкло. Прошла минута напряженнаго ожиданія. Всв взоры, какъ-то инстинктивно, повернулись въ одномъ направленіи.

И точно. По правой лъстницъ, медленными шагами, въ сопровожденіи флигель-адъютанта въ бълой барашковой

шапкъ съ крестообразнымъ серебрянымъ галуномъ, подымался молодой офицеръ, въ погонахъ полковника.

Это быль государь...

Мы тотчась его узнали.

Онъ былъ одѣтъ въ преображенскій сюртукъ съ золотымъ аксельбантомъ, черные шаровары, высокіе пѣхотные сапоги. Его лицо, съ ясными сѣро-голубыми глазами, съ слегка подстриженной русой бородкой, было свѣжо и красиво. Отъ сравнительно небольшой фигуры вѣяло простотой.

Совсѣмъ потерявшійся и одно время безпомощно топтавшійся на мѣстѣ, сорвался тутъ подъесаулъ Пѣшковъ и, накрывъ на ходу голову мохнатой казачьей папахой, подскочилъ съ рапортомъ:

— Ва-ва-ва ... Ваше императорское ве-ве-ве... величество! — безпомощно заикаясь, началь свой рапорть славный амурскій казакъ.

Но царь не выждалъ конца.

— Здравствуйте, Пѣшковъ! — тихо, съ мягкой улыбкой, произнесъ царь и протянулъ руку.

Потомъ, тѣмъ же негромкимъ, но вполнѣ яснымъ голосомъ, обратился къ неподвижно стоявшему, вытянувшемуся въ струнку эскадрону:

— Здравствуйте, господа!

Въ отвътъ, точно по командъ, грянуло:

 Здравія желаемъ, Ваше Ймператорское Величество!

Царь обвель эскадронь своимь обычнымь ласковымь взоромь. Казалось, каждый ощутиль на себь этоть мягкій, привътливо излучавшійся свъть сърыхь глазь. Тъми же медленными шагами, сопровождаемый флигель-адъютантомь и Пъшковымь, царь прошель на середину площадки, съ любопытствомъ оглядываясь по сторонамъ.

На міновенье взглядь его задержался на портреть императора Николая I, въ тугихъ бълыхъ лосинахъ, въ темномъ однобортномъ мундиръ Кавалергардовъ. Государь обратился къ дежурному офицеру.

Подъесаулъ Пъшковъ, изгибаясь своею крошечною фигуркой и приподымаясь даже на цыпочки, сталъ, заикаясь, что-то докладыватъ.

— Ахъ, завтракъ? — произнесъ, съ улыбкою, государь. — Ну что-жъ!.. Ведите на завтракъ!

Раздалась команда эскадроннаго вахмистра, князя Елецкаго, звучная, громкая, отчетливая. — Разъ-два! — щелкнули въ тактъ шпоры и каблуки. И сто двадцать шесть человъкъ, равняясь въ рядахъ, повернувъ круто головы и загибая на поворотахъ плечомъ, прошли передъ императоромъ.

— Дзыннь-дзыннь!—лязгали шпоры по длинному коридору, ведущему въ юнкерскую столовую. И по периламъ лъстницы не съъзжало, на этотъ разъ, благородное "корнетство" на собственномъ заду, а такъ же чинно маршировало, какъ сугубая молодежь...

Когда государь появился въ столовой, его уже окружало начальство.

Съ подобострастной улыбкой, всеподданнъйше кивая длиннымъ носомъ и поблескивая всепреданнъйше стеклыш-ками очковъ, что-то докладывалъ Павелъ Адамовичъ Плеве.

Возлѣ него суетился "Плѣшакъ", грузный, тяжеловѣсный, съ блестѣвшей какъ костяной шаръ головой и съ мѣткой отъ громовскаго штыка. Время отъ времени, онъ оборачивался въ сторону эскадрона, угрожающе стискивалъ кулаки и кидалъ свирѣпые взгляды.

Юнкера спъли хоромъ молитву и съли за столъ.

Во время завтрака, царь обходилъ ряды, пріостанавливался, бесъдовалъ съ отдъльными юнкерами. Вмъстъ съ начальствомъ присълъ было, въ теченіе нъсколькихъ минутъ, на лъвомъ флангъ и даже попробовалъ пищу...

Когда начались строевыя занятія, царь, одътый въ легкое драповое пальто, темносъраго цвъта, посътиль манежъ и наблюдаль верховую ъзду, которая, на этоть разъ, протекала въ какомъ-то особомъ торжественно-величавомъ спокойствии.

Только фыркали кони, звенѣли стремена и мундштучныя цъпки, раздавалась протяжная команда руководителей.

Штабсъ-ротмистръ Гиппіусъ поднялъ смѣну манежнымъ галопомъ и показалъ строевую волтижировку. Въ длинныхъ шинеляхъ, при шашкахъ, съ винтовками за спиной, одинъ за другимъ, передъ самымъ царемъ, мы соскакивали съ сѣдла и, въ слѣдующій темпъ, оттолкнувшись ногами, лихо взлетали птицами на конскую спину.

Потомъ перешли въ рысь.

Провзжая мимо парадной ложи, круто поворачивали голову въ сторону государя, продолжавшаго съ интересомъ слъдить за вздой.

- Какъ ваша фамилія? неожиданно обратился ко мнъ государь.
  - Черкесовъ, Ваше Императорское Величество!
- Очень хорошо! съ улыбкой произнесъ царь, ласково кивнулъ головой и повернулся съ какою-то фразой къ начальнику училища...

На обратномъ пути училищный дворъ уже былъ наполненъ толной.

Впереди стоялъ вахмистръ Бѣлявскій, съ сверхсрочными унтерами, вѣстовыми, уборщиками, офицерской прислугой, "штатскими изъ манежа". Царь шелъ, окруженный со всѣхъ сторонъ юнкерами, мимоходомъ здоровался съ людьми, и по прежнему ласково улыбалось его лицо и такъ же привѣтливо смотрѣли сѣро-голубые глаза.

Потомъ, царь посътилъ церковъ, приложился къ кресту, побесъдовалъ съ батюшкой...

Въ вестибюль было полно.

Неподалеку отъ подъвзда столли сани, подъ синею свткой, съ могучей вороной парой, нетерпвливо бившей передними ногами по снвгу. Толстый кучеръ, съ густою черною бородой, въ темносинемъ кафтанв съ медалями на груди и въ голубой четыреугольной шляпъ, мощными руками удерживалъ рысаковъ.

По знаку, кучеръ тронулъ возжами и подалъ пару къ подъвзду.

Царь сѣль въ сани. Рядомъ съ нимъ усѣлся флигельадъютантъ. Въ послѣдній разъ государь повернулъ голову, улыбнулся, отдалъ честь.

— Ну, съ Богомъ!.. Трогай! — обратился царь къ кучеру.

И въ это мгновенье загремѣло "ура!".

Прорвавшись въ широко распахнутыя входныя двери, въ однихъ мундирахъ, юнкера ринулись къ санямъ, облъпили со всъхъ сторонъ, одни ухватились за козлы, другіе стали ногой на полозья.

Медленнымъ шагомъ, тяжело перебирая ногами, двинулись къ воротамъ царскіе рысаки.

Новопетергофскій проспекть быль усьянь народомь.

Высоко на воздухъ кидались шапки.

И съ новой силой гремѣло многоголосое, на всѣ лады переливающееся "ура!"

Царь приказалъ отпустить всёхъ въ трехдневный отпускъ.

Были освобождены арестованные, а штрафные переведены въ высшій разрядъ...

#### 20.

Неожиданный прівздъ государя оставилъ сильное впечатлвніе.

Императоръ, на третьемъ году своего царствованія, посѣтилъ Школу впервые. Его отецъ никогда не былъ въ Школѣ. Александръ II посѣщалъ ее сравнительно часто.

Въ первый разъ, въ сущности, мы имѣли возможность наблюдать государя въ непосредственной близости, видѣть его въ простой обстановкѣ, слышать изъ его устъ простыя, обыденныя слова. Насъ поразила его скромность, начиная съ внѣшняго облика, небольшой, самой обыкновенной фи-

гуры, одътой въ пъхотный сюртукъ, кончая всъмъ его поведеніемъ, въ которомъ та же скромность граничила съ нъкоторой застънчивостью.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, надолго запомнился привѣтливый взоръ, мягкая, добрая, ласковая улыбка, его манера, выслушивая чьи либо слова, нерѣшительно покручивать усъ и держатъ руку, заложенной за аксельбантъ.

Что же касается высочайшей милости, это было встрычено самымъ искреннимъ ликованіемъ.

Школа опустъла на три дня. Всъ наказанія были от-

Громовъ имѣлъ, въ данномъ случаѣ, исключительное право поблагодарить императора за посѣщеніе. Онъ неожиданно попалъ подъ "амнистію". Его проступокъ былъ преданъ забвенію...

Но на возобновившійся "субботникъ" я не повхалъ.

Какъ ни тянуло меня къ карточному столу, къ компаніи Фрэда и прочихъ партнеровъ, я нашелъ въ себъ силы устоять противъ соблазна и направился на Моховую.

Мнѣ хотѣлось подѣлиться впечатлѣніями съ Анечкой, съ Цимкой, съ Евдокіей Валерьяновной. Мнѣ было какъ-то неловко отпраздновать этотъ памятный день хмѣльной по-пойкой и азартной игрой.

На Моховой, за исключеніемъ графа, всѣ были въ сборѣ.

Евдокія Валерьяновна приняла меня въ будуарѣ, куда вскорѣ вошли Дима и Анечка. Волнуясь, перескакивая отъ одной картины къ другой, я разсказывалъ о пріѣздѣ царя, о его встрѣчѣ подъесауломъ Пѣшковымъ, о посѣщеніи нашей столовой, манежа, церкви, о милостивыхъ словахъ государя, обращенныхъ ко мнѣ, о томъ незабываемомъ впечатлѣніи, которое онъ произвелъ своимъ простымъ отношеніемъ, сердечною ласкою, мягкостью и вниманіемъ.

Меня слушали съ интересомъ.

Анечка сидъла въ своей обычной спокойной позъ и только, время отъ времени, комкала въ ручкахъ уголокъ

батистоваго, обшитаго кружевцами платочка. Димка глядълъ на меня широко раскрытыми глазами, задавалъ неожиданные вопросы, выводилъ свои заключенія. Евдокія Валерьяновна, полулежа на мягкомъ диванъ, снисходительно улыбалась.

- Его величество очень миль! замѣтила Евдокія Валерьяновна и граціознымъ движеніемъ расправила образовавшуюся на бедрѣ складку. Жоржикъ, вы обратили вниманіе на его взглядъ, какой-то неземной, если можно такъ выразиться, потусторонній?.. Онъ чаруетъ васъ, проникаетъ насквозь, завораживаетъ, запоминается навсегда!.. Воображаю, какъ всѣ вы довольны его посѣщеніемъ?.. Для многихъ это событіе!.. На всю жизнь!
- Ахъ, мы до сихъ поръ не можемъ опомниться! воскликнулъ я въ какомъ-то экстазъ. Подумайте, такъ неожиданно, безъ всякаго предупрежденія, безъ всякой свиты!.. Точно простой офицеръ!.. Адскій шикъ!.. Крррасота!... Между тъмъ, это же царь!

Евдокія Валерьяновна засм'ьялась.

Она собиралась что-то сказать, но въ эту минуту, изъ прихожей, донесся звонокъ.

Димка выбъжать изъ будуара, черезъ мгновенье вернулся и, съ лукавой улыбкой, обернувшись къ Анечкъ, произнесъ:

— Анечка, твой женихъ пришелъ!

Анечка улыбнулась и погрозила пальчикомъ.

- Ахъ, опять этотъ тюлень!.. Voila!.. Прямо несносно! недовольнымъ тономъ сказала Евдокія Валерьяновна и, сдълавъ брезгливую гримасу, обратилась ко мнъ:
- Жоржикъ, прошу васъ, займите его пять минутъ!.. Ну, скажите, что у меня мигрень что-ли, насморкъ, воспаленіе легкихъ, чахотка, однимъ словомъ, что хотите!.. Я не приму!

Я кивнулъ головой и вышелъ изъ комнаты.

Въ прихожей стоялъ Иванъ Клементьевичъ. Онъ уже снялъ свою тяжелую хорьковую шубу съ пышнымъ бобровымъ воротникомъ, бѣлое шелковое кашнэ, и поправлялъ передъ зеркаломъ воротничекъ манишки.

Увидъвъ меня, склонилъ голову и улыбнулся обычной широкой улыбкой, усматривая во мнѣ, со дня знакомства, какого-то члена семьи.

Мы поздоровались.

— Простите, Иванъ Клементьевичь! — произнесъ я, съ слегка наигранною развязностью, пытаясь придать голосу возможно любезное выраженіе. — Евдокія Валерьяновна не вполнъ здорова!.. Есть основанія даже думать, что гриппъ... Сегодня она не принимаетъ!

Иванъ Клементъевичъ растерянно посмотрѣлъ на меня.

— Ахъ, вотъ какъ! — тихо сказалъ онъ, въ недоумѣніи, и его широкое веснущатое лицо потемнѣло, точно у человѣка, услыхавшаго неожиданное извѣстіе. — Какъ же такъ?.. А я было собрался...

Онъ не договорилъ, потупился, на минуту замялся и закончилъ фразу словами:

— Его сіятельство графъ Михаилъ Николаевичъ давеча мнѣ предложилъ... Оно конечно... Нынче почитай въ цѣльномъ городѣ эпидемія... Покорно прошу извинить!

Застегнувъ наглухо пуговицы новой сюртучной пары и окутавъ шею фуляромъ, Иванъ Клементьевичъ неръщительно взглянулъ на меня и добавилъ:

- Прошу передать поклонъ ихъ сіятельствамъ, графинѣ Евдокіи Валерьяновнѣ и Аннѣ Михайловнѣ!.. Ну, что-жъ, зайду въ другой разъ!.. Какъ поправятся!.. Полатаю, опасности не предвидится?
- О, нътъ! успокоилъ я Ивана Клементьевича. Болъзнъ не носитъ серьезнаго характера!
- Покорно прошу извинить! сказалъ еще разъ Иванъ Клементьевичъ.

Я помогь ему надъть шубу и мы разстались...

Въ будуаръ меня встрътили смъхомъ.

Смѣялась Евдокія Валерьяновна, смѣлась Анечка, хохоталь Димка.

— Жоржикъ, отгадайте чему мы смъемся? — улыбну-

лась графиня. — Вотъ мы только что спрашивали другь у друга — умѣетъ-ли Иванъ Клементьевичъ танцоватъ па-д'эспань?.. Рѣшили, что не умѣетъ!.. Въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Клементьевичъ и па-д'эспань?.. Тюленъ и Терпсихора, passez moi le mot!.. Ха-ха-ха-ха... Да, между прочимъ, какъ у васъ дѣло съ билетами на морской балъ?.. Можно разсчитывать?

— Ну, конечно, Евдокія Валерьяновна! — отвъчалъ я. — Какія же могутъ быть сомньнія?.. Я объщалъ вамъ билеты и привезу на этихъ дняхъ!

— Merçi!

Графиня на минуту задумалась.

Дима и Анечка захлопали въ ладони, подбъжавъ къ дивану поцъловали графиню и выскочили изъ комнаты.

— Ну, а вы, Жоржикъ, въ качествъ ментора! — улыбнулась Евдокія Валерьяновна. — Поручаю вамъ дътей!

И прикрывъ рукою зѣвокъ, откинулась на подушки дивана...

Черезъ полчаса, мы сидъли въ саняхъ, укрывшись тяжелою медвъжьей полостью. Димка сидълъ между мною и Анечкой. Рослый, караковый въ яблокахъ жеребецъ, широкимъ ходомъ несъ насъ по Набережной.

Въ черной бархатной шубкъ и въ такой же шапочкъ, которая удивительнымъ образомъ шла къ ея золотистой головкъ, Анечка сидъла по правую руку отъ Димки, съ нъжнымъ румянцемъ на щечкахъ, съ восхищенной улыбкой въ большихъ синихъ глазахъ. Мы молчали и только обмънивались взорами, въ то время, какъ маленькій пажикъ занималъ насъ своей забавною болтовней.

Кругомъ было бъло.

Мостовыя, панели, гранитный парапетъ набережной, все было покрыто рыхлымъ, пушистымъ снъгомъ. И только рѣка, словно ощерившаяся львица, вздувъ могучую грудь, несла темныя, мохнатыя, злобныя воды...

Не доъзжая Зимней Канавки, я увидълъ неожиданно Дробышевскаго.

Звеня шпорами, въ алой, отороченной блестящимъ барашкомъ драгункъ, въ длинной до пятъ, туго стянутой цвътнымъ кушакомъ, кавалерійской шинели, съ косымъ разръзомъ на рукавахъ, съ шашкой черезъ плечо, въ бълоснъжныхъ перчаткахъ и портупеъ, онъ шелъ молодцоватой походкой и уже издали, осклабившись, отдавалъ мнъ честь и привътливо дълалъ ручкой.

— Бонжуръ, монъ шеръ! — крикнулъ, поровнявшись, Станиславъ Станиславовичъ. — Команъ са ва?

Гасли вечернія сумерки, когда мы вернулись домой...

### 21.

Три дня пролетъли точно мгновенье.

Всѣ три дня я провель на Моховой и только на короткое время посѣтилъ тетушку Марію Васильевну. Я не былъ у ней уже въ теченіе многихъ недѣль и тантъ Мари имѣла всѣ основанія безпокоиться.

Она уже собралась было даже завхать въ Школу, предполагая, что я заболвлъ или что со мною снова стряслась бъда.

— Ну, слава-те Господи! — встрѣтила меня Марія Васильевна. — Георгій, ты что же это глазъ не кажешь?... Совсѣмъ забылъ!.. Скучно тебѣ со мною, старухой, сидѣть?

Когда я разсказалъ о посъщеніи училища государемъ, Марія Васильевна растрогалась. Съ большой теплотой отозвалась о царъ и, въ особенности, объ императоръ Александръ II, въ котораго, будучи молоденькой барышней, даже была влюблена:

— Красавецъ былъ писаный!... Шармеръ!.. Истинно царской породы!.. Всѣ мы отъ него, въ былое время, съума посходили!

И тетушка окунулась въ воспоминанія...

Три дня, проведенные мною на Моховой, были отмъчены тою же исключительной близостью и сердечностью со стороны Евдокіи Валерьяновны, графа Михаила Николаевича и ихъ дътей.

Состоялся небольшой карточный вечерь, въ которомь я приняль участіе. Снова заходиль Иванъ Клементьевичь и, на этотъ разь, даже объдаль. На очередной журфиксь явилось нъсколько близкихъ друзей. За ужиномъ развивались политическія соображенія.

— Имперія и республика!— съ увлеченіемъ, слегка волнуясь и выразительно разводя руками, говорилъ Алексъй Николаевичъ Протозановъ. — Политическій парадоксъ, господа, не больше!.. Могу васъ увѣрить!.. Вода и пламя!.. Небо и земля!.. Вы представляете себъ что либо болье противоестественное, если можно такъ выразиться?.. Абсурдъ!.. Совершеннъйшая фантасмагорія!.. Отказываюсь понимать нашу политику!

Николай Эдуардовичъ фонъ Руммель, играя складками чисто выбритыхъ губъ, аргументировалъ реальными доводами.

- Contradictio in adjecto! улыбнулся Николай Эдуардовичь. — Союзъ является политической необходимостью!.. Союзъ должно разоматривать, какъ потентатъ...
- Виноватъ! перебилъ Алексъй Николаевичъ. Но въ такомъ случав почему не положить въ основаніе иной принципъ и не перейти къ иной международной группировъв, въ соотвътствіи съ династическими интересами государства?.. Боюсь върить, но въ случав европейскаго катаклизма, интересы самодержавія и монархическаго режима могутъ подвергнуться серьезному испытанію!

Николай Эдуардовичь улыбнулся вторично.

— Повторяю, союзъ является политическою необходимостью! — произнесъ онъ. — Всъ попытки устранить противоръчія и согласовать нашу политику съ таковой могущественнаго сосъда, къ прискорбію, не дали ожидаемыхъ результатовъ!.. Союзъ должно разсматривать съ точки зрънія взаимной страховки противу давленія извъстныхъ силъ... Si vis расем — рага bellum!... Не взирая на

скептицизмъ нѣкоторыхъ круговъ, оба правительства одушевлены искреннимъ желаніемъ связать обѣ націи въ единый, мощный, основанный на взаимномъ довѣріи организмъ, въ цѣляхъ сохраненія необходимаго европейскаго равновѣсія!

— Совершенно върно! — замътилъ графъ Михаилъ Николаевичъ. — Съ своей стороны добавлю, что союзъ имъетъ основанія еще болье вырасти въ своемъ общеполитическомъ значеніи!.. Ожидается пріъздъ президента республики!.. Въ этомъ направленіи уже ведутся переговоры!.. Уже намъчена общая схема офиціальнаго торжества!

Алексъй Николаевичъ остался, однако, при своемъ мнъніи и, съ недовольнымъ видомъ, перейдя изъ столовой въ гостиную, сълъ за карточный столъ...

Моя тема продолжаетъ развиваться въ иномъ направленіи.

Всѣмъ политическимъ соображеніямъ, не взирая на ихъ глубокій государственный смыслъ, всѣмъ спорамъ и разсужденіямъ по вопросамъ общественнаго значенія, свѣтскимъ разговорамъ за чайнымъ столомъ или даже во время игры въ ставшій, за послѣднее время, столь моднымъ бриджъплафонъ, я предпочитаю бесѣду съ Анечкой, наединѣ, въ ея скромной комнаткѣ, находящейся въ концѣ длиннаго коридора, мягко освѣщаемой маленькой электрической лампочкой подъ голубенъкимъ колпакомъ.

Мои отношенія къ Анечкѣ продолжаютъ находиться на той ступени сердечнаго чувства, которое еще не вылилось въ вполнѣ опредѣленную форму, но съ каждой встрѣчей принимаетъ все болѣе интимный характеръ.

Въ моемъ увлечении есть много сантиментальныхъ чертъ.

Мнъ доставляетъ наслаждение дълиться съ молодой дъвушкой своими мыслями, своими планами, заботами и проказами, радостями и горемъ.

Очень часто, точно къ повъренной моихъ маленькихъ

тайнъ, я обращаюсь къ Анечкѣ за совѣтомъ. Я посвящаю ее, мало по малу, въ нѣкоторыя детали моей юнкерской жизни и, во всѣхъ случаяхъ, встрѣчаю съ ея стороны деликатность, сочувствіе, ласку, трогательное участіе.

Каждая новая встръча съ Анечкой будитъ во мнъ какія-то дремлющія на днъ сознанія чувства, очищаетъ мой духовный міръ и направляетъ меня въ сторону исканія какихъ-то новыхъ путей.

Точно передъ ликомъ святыни, я начинаю видъть мерзость, низость, пошлость многихъ моихъ поступковъ.

Я начинаю правственно прозръвать и исцъляться...

#### 22.

Слухи, упорно державшіеся съ начала учебнаго года, въ концъ концовъ, получили свое подтвержденіе.

"Плѣшакъ" принялъ въ командованіе 38-ой драгунскій Владимірскій полкъ и разстался со Школой.

Его уходъ не вызвалъ у насъ особаго сожалънія.

По натурѣ это былъ, въ сущности, недурной человѣкъ, мягкій, отходчивый, склонный идти на уступки. Но въ немъ не наблюдалось тѣхъ качествъ истиннаго кавалерійскаго начальника — лихости, смѣлости, личной бравады, которыя, съ точки зрѣнія юнкеровъ Школы, должны доминировать надъ всѣмъ остальнымъ.

Командиромъ эскадрона назначенъ Нижегородскаго драгунскаго полка полковникъ Константинъ Адамовичъ Карангозовъ.

Онъ еще не прівхалъ, но по свідініямъ со стороны, это бравый начальникъ, увінчанный къ тому же георгіевскимъ крестомъ за безумно-мужественную атаку, въ конномъ строю, турецкихъ окоповъ, во время войны 1877 года.

Прибытіе новаго командира является теперь главной темой нашихъ бесъдъ...

Другой очередной темой служить предстоящій, въ ближайшемъ будущемъ, баль въ Морскомъ Корпусъ. Этотъ

баль, въ отличіе отъ многихъ другихъ, привлекаетъ наше вниманіе.

Какъ ни страненъ, на первый взглядъ, союзъ кавалериста съ гардемариномъ, но именно среди морскихъ кадетъ, отчасти среди пажей и воспитанниковъ лицея, мы имѣемъ, по преимуществу, наибольшее число друзей.

Можетъ быть, до нѣкоторой степени, это объясняется тѣмъ привиллегированнымъ положеніемъ, въ которомъ, подобно Школѣ, находится Морской Корпусъ.

Я, въ частности, имѣю тамъ многихъ пріятелей. Одно время меня весьма привлекала къ себѣ морская служба и, если я сталъ юнкеромъ Школы, здѣсь сыграли роль нѣкоторыя побочныя обстоятельства.

Многіе дѣятельно готовятся принять участіе въ этомъ интересномъ праздникѣ, одномъ изъ наиболѣе эффектныхъ въ жизни столицы, привлекающемъ лучшіе круги общества и цѣлый цвѣтникъ молоденькихъ, сплошь и рядомъ, въ первый разъ выѣзжающихъ въ свѣтъ дѣвушекъ.

Дробышевскій, въ особенности, занять приготовленіями.

Уже въ теченіе мѣсяца онъ умышленно не ходилъ къ парикмахеру и теперь создаетъ на своей головѣ какое-то грандіозное сооруженіе, съ проборомъ посерединѣ и двумя волнистыми каскадами по бокамъ. Въ день бала это будетъ напомажено и завито, равно какъ и усики, которые, въ свою очередь, за послѣднее время весьма выиграли въ ростѣ и въ цвѣтѣ...

Само собой разумѣется, Станиславъ Станиславовичъ не преминулъ вспомнить о нашей встрѣчѣ у Зимней Канавки.

Онъ подошелъ ко мнѣ съ почтительной улыбкой и привътствовалъ легкими рукоплесканіями.

— Браво! — произнесъ Дробышевскій. — Ну и ну!... Такъ это твоя графиня?... Это же прелесть!.. Мифъ!.. Греза!.. Мечта!.. Чортъ возьми, я и не предполагалъ, что у тебя такой вкусъ?.. Крррасота!.. Это же двѣнадцать

балловъ и даже съ плюсомъ!.. Пароль д'оннеръ!.. Вполнъ одобряю!.. Прими мои поздравленія!.. Пистолетъ!

Слова Дробышевскаго всколыхнули во мнѣ какое-то странное чувство, въ которомъ горделивое самоудовлетвореніе мѣшалось съ неясной тревогой. Не взирая на внѣшнюю корректностъ произнесенныхъ словъ, казалось въ эту минуту, что грязныя лапы моего друга оскверняютъ Анечку своимъ нечистымъ прикосновеніемъ.

Я холодно на него взглянулъ и ничего не отвѣтилъ. Между тѣмъ, Станиславъ Станиславовичъ продол-

жалъ:

— Она будетъ, конечно, на морскомъ балу?.. Ты долженъ меня обязательно съ ней познакомитъ!.. Принципіально!.. Слышишь?.. И пожалуйста не ревнуй!.. Отбивать я не собираюсь!

Сказавъ еще нѣсколъко словъ, Станиславъ Станиславовичъ повернулся и направился въ четвертый взводъ, держа, по обыкновенію, руки въ карманахъ и насвистывая любимую пѣсенку:

"А-а-афицеръ выходить въ Ямбургцы, Въ Ямбургцы, Въ Ямбургцы!.."

23.

Храмовой праздникъ Морского Корпуса приходится на шестое ноября.

Въ этотъ день, выстроившись въ парадныхъ мундирахъ, при знамени и оркестрѣ, въ своемъ знаменитомъ залѣ, едва-ли не самомъ обширномъ изъ всѣхъ залъ столицы, батальонъ служитъ торжественный молебенъ, съ провозълашениемъ многолѣтія Царствующему Дому, флоту, родному корпусу.

Потомъ следуетъ парадный обедъ, съ виномъ и традиціоннымъ гусемъ съ яблоками. Кроме кадетъ, оченъ много бывшихъ воспитанниковъ корпуса, а за отдельнымъ

"адмиральскимъ" столомъ сидятъ адмиралы, въ густыхъ золотыхъ эполетахъ, съ чернымъ двуглавымъ орломъ.

Вечеромъ начинается балъ.

Къ этому времени, огромная зала и прилегающія къ ней пом'вщенія, точно рукой кудесника, превращены въ изумительный видъ. Сказочные сады чередуются съ подводными царствами, съ волшебными гротами, рифами, скалами, съ таинственными кіосками и фантастическими морскими чудовищами.

Яркій свѣтъ люстръ и тысячи электрическихъ лампочекъ, гирлянды разноцвѣтныхъ фонариковъ, отражаются въ стѣнныхъ зеркалахъ, играютъ тысячами огней на золотѣ и серебрѣ военныхъ мундировъ, на брильянтахъ и украшеніяхъ молодыхъ дамъ, на свѣжихъ личикахъ барышень, на очаровательныхъ взорахъ, взглядахъ, улыбкахъ.

Въ вестибюль не протолкаться.

Десятки гардемариновъ, съ цвътными бутоньерками на груди, любезно встръчаютъ гостей, указываютъ дорогу, слъдятъ за общимъ порядкомъ. Гулъ тысячи голосовъ превращается въ какое-то сплошное жужжанье — и все новыя и новыя волны вливаются въ бальную залу, въ море сказочнаго огня.

Но вотъ взмахнула палочка дирижера — и подъ звуки мелодичнаго вънскаго вальса, то здъсь, то тамъ уже закружились отдъльныя парочки, и тотчасъ, слъдуя имъ, уже половина бальнаго зала принимаетъ участіе въ танцахъ. Мелькаютъ легкія воздушныя платьица, обнаженныя шейки и ручки, бълые бальные башмачки, море шелка, пънистаго газа и кружева. Сверкаютъ эполеты и воротники парадныхъ мундировъ, звенятъ кавалерійскія шпоры, раздаю сея команды распорядителей:

- Grand rond!...
- Chaîne chinoise!...
- Valsez comme vous êtes!...

Прямо отъ тетушки Маріи Васильевны, свернувъ съ шестой линіи на набережную Васильевскаго Острова, я прівхаль къ началу бала. Въ вестибюль, въ стильныхъ морскихъ мундирахъ, съ черными лакированными поясами, съ массивными якорями на бълыхъ, украшенныхъ золотымъ галуномъ погонахъ, меня встрътили пріятели-гардемарины — Жоржъ Добролюбовъ, Петька Крашенинниковъ, графъ Ниродъ, Шрамченко, Пилкинъ 12:

- Здравствуй, Черкесовъ!
- Какъ живешь?.. Что хорошенькаго?
- Спасибо за поздравленія!
- А твои, кажется, уже здъсь!.. Бъги скоръй!..

Быстро раздъвшись, я тотчасъ поднялся въ бальную залу, побродилъ по всъмъ направленіямъ, разыскивая Анечку и Евдокію Валерьяновну, и снова спустился внизъ.

Вскоръ онъ пріъхали.

Я помогь имъ раздъться, провель въ дамскую комнату, а потомъ поднялся съ ними наверхъ, продагая путь среди танцующихъ и усадивъ подлъ знаменитаго "наваринскаго брига".

Евдокія Валерьяновна была въ изящномъ бархатномъ туалетъ, весьма выгодно оттънявшемъ ея матовое лицо, плечи, высокую оълую грудь. На темныхъ волосахъ свержала небольшая брильянтовая корона, роскошный кулонъ украздаль бюстъ.

Анечка была въ бъломъ балзномъ открытомъ костюмъ. Ея пышные бълокурые локоны были слегка подвиты и придавали ей прелестный, нъсколько пикантный и кокетливый видъ. Въ розовыхъ ушкахъ сидъла пара мелкихъ жемчужинокъ и такая же ниточка охватывала тонкую шейку.

Какъ только заиграли новый вальсъ, я пригласилъ Анечку, сдълалъ съ ней туръ и подошелъ къ Евдокіи Валерьяновиъ.

Затьмъ, я представилъ моихъ друзей — князя Андроникова, Гатовскаго, Панютина, Офросимова, Шмидта. Изъ нихъ настоящимъ танцоромъ былъ, въ сущности, одинъ Шмидтъ, тотъ самый Шмидтъ, про котораго, какъ мы утверждаемъ, Кузьма Прутковъ сложилъ свой шутливый стищокъ:

# "Вянетв листв, проходитв льто, Иней серебрится, Юнкерв Шмидтв изв пистолета Хогетв застрылиться!..."

Онъ не пропускать ни одного танца и, по очереди, приглашаль то Евдокію Валерьяновну, то Анечку. Это быль исключительный по неутомимости кавалерь, элегантный и ловкій, танцовавшій, точно священнодъйствуя, съ какимъ-то особымъ вдохновеннымъ и сосредоточеннымъ видомъ, вкладывавшій, казалось, всю душу въ каждое па, въ каждый самый незначительный пируэтъ.

Потомъ, откуда-то подскочилъ Дробышевскій, дернулъ меня за рукавъ и я представилъ его...

Станиславъ Станиславовичъ поразилъ меня своимъ великолъпіемъ.

Онъ былъ въ новомъ, собственномъ, съ иголочки спитомъ мундирѣ, съ роскошнымъ кованымъ воротникомъ, изъ подъ котораго высоко, на цѣлый вершокъ, выглядывалъ бѣлый крахмальный воротничокъ сорочки. Голова его была завита мелкимъ рыжеватымъ барашкомъ, а усы были закручены маленъкими плутовскими колечками.

Съ первыхъ же словъ, онъ предложилъ Анечкѣ руку и увелъ въ сосѣднюю комнату, съ открытымъ буфетомъ. Вскорѣ, то же самое онъ продѣлалъ съ Евдокіей Валерья-воєной и, черезъ какихъ нибудь полчаса, уже держалъ себя съ ними, точно старый знакомый.

Изъ рукава мундира — по его мнѣнію это шикарно, поминутно извлекалъ шелковый фуляръ и обмахивался имъ, распространяя острое благоуханіе шипра. Широко отставивъ мизинецъ правой руки, съ огромнымъ топазомъ, украшалъ свою рѣчъ эффектной жестикуляціей.

Евдокію Валерьяновну занималь веселой болтовней, шутиль, хохоталь, имитироваль танцующихь кавалеровь и дамь.

Передъ Анечкой разсыпался мелкимъ бъсомъ, каламбурилъ, коверкалъ французскія фразы, разсказывалъ анекдоты, величалъ ее все время графиней и вашимъ сіятельствомъ, бъгалъ волчкомъ по залъ, разыскивалъ и представлять ей своихъ друзей — юнкеровъ, гардемариновъ, пажей, и даже успълъ заключитъ съ ней какое-то пари à discrétion.

Одновременно же, съ большой щедростью, расточаль передъ Анечкой мои достоинства и дѣлаль значительное лицо.

— Черкесовъ?... Да это же мой первый другъ! — играя въеромъ Анечки, говорилъ Дробышевскій и лукаво заглядывалъ ей въ глаза. — Я за него пойду въ огонь и въ воду!.. Жизни не пожалъю!.. Графиня, вы мнъ не върите?.. Клянусь!.. Честное благородное слово!.. Пароль д'оннеръ!

Анечка отъ души смѣялась.

Ея раскраснѣвшееся отъ танцевъ личико выражало полнѣйшій восторгъ.

Это быль, въ сущности, ея первый большой баль и она отдавалась ему съ искреннимъ увлеченіемъ. Она имъла огромный успъхъ. Ей не позволяли отдохнуть ни минуты. Танецъ за танцемъ, вальсы, мазурки, кадрили, па-де-катръ и шаконь, все было разобрано и расписано моими друзьями и мною.

Не менъе двухъ десятковъ кавалеровъ окружали ее со всъхъ сторонъ, ухаживали за нею, бъгали, слъдили за каждымъ движеніемъ, расточали любезности и, по предложенію Дробышевскаго, единогласно провозгласили "царицей бала".

Что касается Евдокіи Валерьяновны, графиня отказалась отъ дальнъйшаго участія въ танцахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, было чрезвычайно жарко и даже тѣсно, не взирая на гигантскіе размѣры бальнаго зала. Графиня оживленно бесѣдовала съ моими друзьями, съ большимъ интересомъ слѣдила за танцами и согласилась только со мной протанцовать котильонъ...

Но вотъ, лавируя среди танцующихъ, окруженный свитою адмираловъ, тяжелой грузной походкой, въ темномъ

морскомъ мундирѣ съ голубой андреевской лентой черезъ плечо, проходитъ генералъ-адъютантъ, великій князь Алексъй.

Онъ усаживается неподалеку отъ насъ и виденъ, какъ на ладони — огромная широкоплечая фигура, небольшая коротко остриженная голова, красивое блѣдное породистое лицо съ холеной русой бородкой. Безучастнымъ взоромъ онъ то смотритъ на танцы, то, кидая отдѣльныя фразы, бесѣдуетъ со старыми адмиралами.

И тотчасъ на середину бальнаго зала выплываетъ огромный корабль, подъ вымпеломъ бога морей — его величества короля Нептуна, который сидитъ тутъ же, съ длинной серебряной бородой, въ коронь, съ золотымъ трезубцемъ въ рукахъ, а вокругъ него, во всъхъ положеніяхъ, лежатъ нимфы, сирены, русалки.

Нептунъ наблюдаетъ вихрящійся вокругь него котильонъ.

Съ гикомъ и звономъ проносятся лихія русскія тройки, съ разноцвѣтными ленточками вмѣсто возжей, съ широкими дугами, съ бубенцами. Сверху, снизу, со всѣхъ сторонъ сыплется, точно снѣгъ, серпантинъ и конфетти. Сверкаютъ дѣвичьи глазки, мелькаютъ стройныя ножки въ бѣлыхъ атласныхъ чулочкахъ и башмачкахъ, звенитъ смѣхъ, лязганье шпоръ, щелканье каблуковъ, и всѣ — лейтенанты и барышни, кадеты и дамы, гардемарины, корнеты и юнкера, въ бѣшеномъ темпѣ, откалываютъ мазурку:

— Mazourque générale, s'ils vous plaît!..

А въ сосъднихъ помъщеміяхъ, превращенныхъ въ живописные гроты и подводныя царства, то же движеніе, тъ же улыбки, смъхъ, восклицанія, та же непроходимая толчея. На длинныхъ столахъ — горы закусокъ, пирожныхъ, тортовъ, конфектъ, фруктовъ, мороженаго, бутылокъ съ сельтерской и фруктовой водой, съ лимонадомъ, съ оршадомъ, съ виномъ, массивныя серебряныя чаши съ крюшономъ.

Матовый свѣтъ фонарей, синихъ, голубыхъ, фіолетовыхъ, нѣжно ласкаетъ глаза, утомленные огнями бальнаго

зала. Мягкіе диваны и кресла располагають къ уюту, къ интимной бесёдё. А со стёнъ глядять лики старыхъ боевыхъ адмираловъ, гордости русскаго флота — Ушакова, Сенявина, Лазарева, Нахимова, Корнилова и другихъ...

Балъ кончается поздно.

Въ высокихъ окнахъ уже загорается блѣдный зимній разсвѣтъ. Но попрежнему кружатся, бѣгаютъ, скачутъ разгорѣвшіяся до предъла, уже утомленныя парочки, визжатъ скрипки, флейты, фаготы, рокочутъ віолончели и контрабасы, звонко гудятъ мѣдныя трубы, а гардемариныраспорядители, надорванными, хриплыми голосами, продолжаютъ изобрѣтать новыя фигуры кадрили.

Паркетъ усыпанъ лепестками конфетти, котильонными знаками, лентами серпантина, въ одинаковой мѣрѣ усѣявшими сукно морскихъ и кавалерійскихъ мундировъ, бальные туалеты, растрепавшіяся прически молодыхъ дѣвушекъ, дамъ...

Евдокія Валерьяновна и Анечка покинули балъ незадолго до его окончанія.

Окруженныя толпой кавалеровъ, онѣ еще въ теченіе получаса отдыхали въ одной изъ гостиныхъ, послѣ чего спустились внизъ. Мы помогали имъ одѣваться. Надѣвая иѣховой ботикъ, я долго держалъ въ рукахъ теплую ножку Анечки и потомъ проводилъ ее до кареты.

Одинъ за другимъ подкатывали кровные рысаки... Гулко били куранты Петропавловской крѣпости... Въ морозномъ воздухѣ горѣла утренняя заря...

## 24.

Какъ прекрасна столица въ эти веселые, оживленные, хлопотливые дни рождественскихъ святокъ, вся зарытая въ пушистомъ снъгу, скованная стальными обручами мороза!

Ясно и бодро улыбается красный глазъ зимняго солнца.

Заснуло могучее лоно рѣки, по которому, съ звонкимъ визгомъ и смѣхомъ, ребятишки катаютъ салазки, длинными вереницами тянутся люди съ одного берега на другой, и такъ четко вонзается въ румяное небо острый шпицъ крѣпости.

Гранитный парапетъ Набережной, сфинксы, сърый камень дворцовъ — все застыло въ величавомъ спокойствіи, и только оранжевый дымъ подымается вертикальной спиралью.

Если выйти на Невскій проспекть, кажется, нѣтъ краше улицы въ мірѣ, особенно, когда вспыхнетъ яркое электричество и тройной рядъ фонарей уйдетъ въ безконечную мглу. Сверкаютъ зеркальныя стекла витринъ Александра, Кнопа и Треймана, дробясь безчисленными огнями, искушая взоры бронзой, золотомъ, серебромъ, роскошными издѣліями изъ желтой и коричневой кожи.

На ювелирныхъ выставкахъ, на фонѣ темнаго бархата, сверкаютъ драгоцѣнные камни — подвѣски и нити изъ жемчуговъ, діадемы изъ крупныхъ брилъянтовъ, изумруды, рубины, сапфиры, топазы, аквамарины.

Въ Пассажѣ и въ Гостинномъ Дворѣ, въ свою очередь, залитыхъ огнями и горами выставленнаго товара, точно растревоженный муравейникъ, растекаются по всѣмъ направленіямъ толпы столичнаго люда, возбужденнаго, шумнаго, суетливаго, охваченнаго особымъ рождественскимъ настроеніемъ.

Длинный рядь елокъ выстроенъ по всему фасаду Двора вплоть до Публичной Библіотеки. Домовитыя хозяйки и свѣтскія дамы, чиновники и легкомысленные фланеры, статскіе и военные, молсдые люди и дѣвушки, въ коротенькихъ шубкахъ и въ вязаныхъ шапочкахъ, съ коньками въ рукахъ, мелькаютъ въ общемъ потокѣ, струящемся точно горный ручей въ половодъе.

Проносятся могучіе, покрытые сѣтками рысаки, шорныя пары и одиночки. — Пади, пади! — ревутъ бородатые кучера, звенятъ серебряные бубенчики, дымятся костры и бархатнымъ рокотомъ гудитъ колоколъ Исаакіевскаго собора:

— Боммиъ-боммиъ-боммиъ... Незабвенные, чудные дни!..

Къ праздникамъ я получилъ много подарковъ, отъ тетушки Маріи Васильевны, отъ графини Евдокіи Валерьяновны, отъ Димы, отъ Анечки.

Въ свою очередь, подарилъ Димкѣ альбомъ съ формами жавалерійскихъ частей, а Анечкѣ поднесъ томикъ Лермонтова, въ изящномъ кожаномъ переплетѣ съ золоченымъ обрѣзомъ.

Отъ матушки, сверхъ ежемъсячнаго жалованья, получилъ сто рублей на экстренные расходы.

Почти всё праздники, за исключеніемъ одного дня, посвященнаго тетушкі, я провель у графини. Въ сочельникъ быль устроенъ небольшой танцовальный вечеръ, подъ елку, съ участіемъ близкихъ друзей. Была тантъ Мари, Алексій Николаевичъ Протозановъ, Николай Эдуардовичъ фонъ Руммель. Быль и Иванъ Клементьевичъ, связанный съ графомъ какими-то діловыми соображеніями.

Иванъ Клементьевичь, что не укрылось отъ моихъ наблюденій, оказываетъ Анечкъ особое вниманіе. Каждый разъ, при своемъ посъщеніи, онъ приноситъ ей цвъты, конфеты и дълаетъ еще болье цънныя подношенія.

Я не ревную и отношусь къ этому съ полнымъ спокойствиемъ.

Однако, шутки ради, принимаю порой обиженный видъ. Въ этихъ случаяхъ, съ тревогой взглянувъ на меня, Анечка начинаетъ успокаивать ласковыми словами, улыбается своей милой улыбкой и проситъ даже прощенья.

Это трогаетъ меня до такой степени, что я готовъ упасть передъ ней на колъни. Въ эти минуты мнъ хочется покрывать поцълуями ея лицо, руки, шею, грудь, комкать ея бълокурые локоны, зарываться въ нихъ головой и, ощущая трепетъ по всему тълу, впивать ихъ одуряющій ароматъ...

Вмѣстѣ съ Евдокіей Валерьяновной и Анечкой, я посѣтилъ ихъ друзей. Былъ балъ-маскарадъ у княгини Куракиной, любительскій спектаклъ у Нарышкиныхъ, танцовальная вечеринка у Бахметевыхъ и Прокудиныхъ-Горскихъ.

Нѣсколько разъ мы были на абонементномъ спектаклѣ, въ собственной ложѣ Маріинскаго театра, гдѣ, между прочимъ, смотрѣли "Фауста", съ участіемъ молодого артиста Федора Шаляпина.

Многіе пророчать ему огромную будущность.

Въ самомъ дѣлѣ, это безспорный талантъ. Въ роли Мефистофеля онъ былъ безподобенъ. Могучій голосъ, фигура, артистическій гримъ, сочетаются у него съ необыкновенной по силѣ и выразительности, съ исключительною игрой. Какъ великолѣпно была проведена эта сцена въ харчевнѣ:

"На землъ весь родъ людской Чтитъ одинъ кумиръ свя-ще-е-е-нный!"

По настойчивому требованію публики, артисту пришлось трижды ее повторить...

Я сижу въ глубинъ ложи, тотчасъ за кресломъ Анечки, укрытый отъ взоровъ сосъдей тяжелою бархатною портьерой. Время отъ времени, я склоняюсь къ дъвушкъ, шепчу ей на ушко нъсколько словъ и пожимаю, украдкой отъ Евдокіи Валерьяновны, теплую ручку.

И сладкая дрожь пробъгаетъ по моему тълу...

Смотръли "Снътурочку" въ Александринкъ, съ Коммисаржевской, Потоцкой, Левкъевой, Юрьевымъ и Варламовымъ, въ роли царя Берендея.

Наконецъ, посътили балетъ "Щелкунчикъ" и "Лебединое Озеро"...

Иногда, прихвативъ Димку, шли съ Анечкой на катокъ въ Таврическій Садъ, взявшись за руки скользили по льду на конькахъ, спускались на салазкахъ съ горы, шутили, смъялись, дурачились, какъ малыя дъти...

А вечеромъ, передъ отходомъ ко сну, полулежа на мяткомъ диванѣ, въ затѣненномъ углу гостиной, я слушаю музыку. Анечка садится за рояль, освъщенный лампой подъ сишимъ шелковымъ абажуромъ, играетъ мои любимыя вещи — веберовское "Invitation pour la valse", "Арлекинаду" Дриго, пичикатто изъ "Сильвіи", фантазію Делиба изъ балета "Коппелія".

Только одинъ разъ, въ теченіе праздниковъ, я посѣтилъ Громова и принялъ участіе въ карточной игрѣ.

Въ началъ все шло удачно.

Но подъ конецъ я зарвался и снова проиграль триста рублей.

Это испортило иое настроеніе...

#### 25.

Новый командиръ эскадрона, Нижегородскаго драгунскаго полка полковникъ Константинъ Адамовичъ Карангововъ, съ перваго дня знакомства, произвелъ отличное впечатлѣніе.

Онъ приказалъ эскадрону построиться на средней площадкъ, поздоровался и обратился съ нъсколькими словами.

Онъ говорилъ съ особымъ, кавказскимъ акцентомъ, нервно, порывисто, горячо, жестикулируя, а въ отдъльныхъ иъстахъ даже комкая свою малиновую фуражку.

Его темпераментная натура проглядывала въ каждомъ движеніи. Орлиный носъ, черные огненные глаза, черные съ легкой просѣдью волосы, стройная талія и тонкая, крайне подвижная, съ слегка изогнутыми кавалерійскими ногами фигура, изобличали въ немъ природнаго горца.

Онъ далеко не молодъ, но полонъ бодрости, неукротимой энергіи, силъ.

Какъ не похожъ онъ на "Плѣшака", ни внѣшностью, ни складомъ натуры!

Это заслуженный боевой офицеръ и бълый крестикъ въ петлицъ подымаетъ новаго командира еще выше въ нашихъ глазахъ... Между тѣмъ, новый годъ начался для меня при крайне неблагопріятныхъ предзнаменованіяхъ.

Я снова втянулся въ карточную игру и судьба снова отнеслась ко мнѣ съ непонятной жестокостью. Въ теченіе нѣсколькихъ дней я потерялъ всѣ свои деньги, занялъ у Фрэда, у Громова, у Дробышевскаго. Я давно поклялся въ душѣ покончить съ моей гибельной страстью, при первой возможности, при первомъ же случаѣ, какъ только сорву крупный банкъ и хотя бы частью верну свой проигрышъ.

Теперь я даже съ ненавистью подхожу къ карточному столу, виновнику моихъ душевныхъ терзаній, съ отвращеніемъ открываю карту и сажусь на свое мъсто.

И каждый вечеръ заканчивается для меня пораженіемъ.

Миѣ начинаютъ сочувствовать, говорить по моему адресу успокоительныя слова и это еще больше меня раздражаетъ.

— Моп cher! — говоритъ Фрэдъ, одѣтый въ свою домашнюю желто-лимонную блузу, цвѣта "kaka dofin", съ лиловыми шелковыми шнурами. — Ты только не унывай!.. Ну, поплачь!.. Карта слезу любитъ!.. Это вѣръо! Но только не унывай!.. Въ самомъ дѣлѣ, не претъ тебѣ, бѣднягѣ!.. Прямо гробъ!.. И кто это въ тебя такъ влюбился?... Ну, признавайся?

Фрэдъ съ усмъшкой взглянулъ на меня, покровительственно потрепалъ по плечу и запълъ:

"Гайда тройка, снъгъ пушистый, Ногь морозная кругомъ, Свътитъ мъсяцъ серебристый, Мгится парогка вдвоемъ!.."

"Маіоръ" Зубаловъ, Вершинъ и Вонлярлярскій хо-

Князь Олегь Ивановичь Шелешпанскій, посл'єдній представитель славнаго рода, съ которымъ насъ, въ конц'є концовъ, помирили, вступается за меня и предлагаетъ прекратить шутки...

Я решиль сделать последнюю ставку.

Всѣ наличныя деньги я проиграль. Мнѣ разрѣшили понтировать "на мѣлокъ".

Фрэдъ заложилъ сто рублей и, черезъ какихъ нибудь, четверть часа, передъ нимъ выросъ ворохъ кредитныхъ билетовъ.

- Въ банкъ девятьсотъ тридцать рублей! произнесъ "Душа Общества".
- Медамъ, месье, прошу дѣлатъ игру! добавилъ онъ своимъ обычнымъ шутовскимъ тономъ и, по привычкѣ, скосилъ тонкія губы.

"Хазбулатъ удалой, Бъдна сакля твоя, Золотою казной Я осыплю тебя!...

вапѣлъ снова Фрэдъ, посматривая на меня насмѣшливымъ взоромъ. Онъ издѣвался видимо надо мной и въ эти минуты былъ мнѣ положительно ненавистенъ. О, съ какимъ наслажденіемъ, если бы только это было возможно, я бы заставилъ его испить горечь пораженія, неудачи, позора!..

На минуту я задумался.

Потомъ вытащилъ изъ сосъдней колоды карту.

Красная!...

Я вытащилъ еще два раза подрядъ и оба раза оказывались красныя карты.

Судьба подаетъ мив знакъ!...

Сколько разъ она такъ жестоко насмъхалась надо мною, но вотъ сейчасъ, несомнънно, безспорно, опредъленно, сулитъ мнъ удачу!.. Колебаться нельзя!.. Нужно воспользоваться счастливымъ случаемъ!.. Одинъ ударъ поправитъ мои дъла!.. Одинъ, послъдній ударъ!

И, выдержавъ минуту молчанія, я произнесь:

— Ва-банкъ!

Баронъ вскинулъ монокль, съ изумленіемъ взглянулъ на меня, иронически усмѣхнулся. Онъ еще разъ взглянулъ на меня, пожалъ плечами и заметалъ. Прочіе игроки, съ на-

пряженнымъ вниманіемъ, смотрѣли то на меня, то на банкомета.

У меня оказалась пятерка и тузъ — всего шесть очковъ.

По привычкъ, я собирался было уже прикупить, но, вспомнивъ почему-то предупрежденіе, остановился.

— Повольно! — сказаль я.

Фрэдъ пытливо взглянулъ на меня, потомъ на потолокъ, задумался и выбросилъ карты на столъ:

— Анъ картъ!

Въ самомъ дѣлѣ, у него тоже была шестерка.

- Мовэ! произнесъ Фрэдъ и скривилъ ротъ. Черкесовъ, капралъ, можетъ быть, пойдемъ на мировую?
  - Карту! ръзко потребовалъ я.

Баронъ пожалъ плечами и заметалъ снова.

На этотъ разъ онъ далъ мнѣ четверку и тройку — итого семь очковъ.

— Довольно! — съ твердостью въ голосѣ, снова произнесъ я и жгучая радость пронизала, на мгновенье, сознаніе. О, теперь я уже не сомнѣвался въ удачѣ! Судьба вознаграждаетъ меня за всѣ огорченія!.. Я возьму реваншъ и навсегда покончу съ карточною игрой!..

"Душа Общества" нервно побарабанилъ пальцами по столу, взглянулъ на свои карты и выбросилъ ихъ на столъ.

Король и дама!

Жиръ...

Фрэдъ усмъхнулся.

— Здорово! — протянуль онь. — Парбле!.. Шампетръ!.. Суасантъ нефъ!.. Плакали мои денежки!.. Ну, что-жъ!.. Волей-неволей приходится покупать!

Онъ щелкнулъ пальцами по колодъ и быстрымъ движеніемъ открыль верхнюю каз ту.

На столъ упала — девятка...

— Черкесовъ, не везетъ, братъ, тебъ!.. Прямо гробъ! — спокойно замътилъ Фрэдъ, выкинувъ изъ глаза моноклъ и широко разводя руками. — Ничего не подълаешь, mon cher!.. Но главное, не унывай!.. Придетъ и твой часъ!

Я всталь изъ-за стола, выпиль стаканъ портвейна, простился и вышель на улицу...

Я вышель на Каменноостровскій проспекть въ тяжеломъ, мрачномъ, подавленномъ состояніи.

Было темно.

Въ воздухѣ кружился мелкій противный снѣгъ, падалъ за воротникъ шинели и превращался тотчасъ въ холодную влагу, отъ которой пробѣгала дрожь по спенѣ.

Все было такъ глупо и мерзко...

Въ головъ блуждали смутныя мысли...

Я чувствоваль необходимость чьей-то поддержки, теплыхь сердечныхь словь, ньжной успокоительной ласки...

Я прошель Троицкій мость, повернуль нальво по Набережной и дошель до Гагаринской улицы.

Черезъ нъсколько минутъ, я стоялъ передъ графскимъ

#### 26.

Я поднялся наверхъ, прислушался и надавилъ кнопку звонка.

Дверь открыла миъ Анечка.

— Дома никого нътъ! — встрътила она меня милой, слегка изумленной улыбкой. — Мама на вечеръ у Бахметевыхъ!.. Папа еще не вернулся изъ министерства!.. Жоржикъ, раздъвайтесь!... Я очень рада!

Я сняль шашку, шинель, стряхнуль сь нея снъть и, вслъдь за Анечкой, направился въ ея комнату.

Я сълъ на диванъ, опустилъ голову и, въ теченіе нъсколькихъ минутъ, молчалъ.

Анечка подняла на меня свои ясные голубые глаза:

— Жоржикъ, что съ вами случилось?

Ея чуткое сердце уловило мое настроеніе.

Она подошла ко мнъ, тонкими пальчиками прикоснулась къ моей рукъ и сказала:

— Жоржикъ, что васъ тревожитъ?.. Признайтесь!.. Можетъ быть, я могу вамъ помочь?

Я сдылаль безнадежный жесть.

— Нѣтъ, Анечка, вы не можете мнѣ помочь! — произнесъ я со вздохомъ. — Никто не можетъ помочь!.. Я пропащій!... Я конченый человѣкъ!

Анечка посмотръла на меня съ безпокойствомъ и съла рядомъ.

— Что вы, что вы? — взволнованно прошептала Анечка и погладила меня по волосамъ. — Какъ можно такъ говоритъ?.. Это гръшно!.. Жоржикъ, теперь вы должны мнъ признаться!... Вы должны мнъ сказатъ, если..

Анечка вспыхнула и опустила глаза.

Я обнять ее, привлекъ къ себъ, покрыть поцълуями.

И вотъ здѣсь, въ комнатѣ Анечки, съ ея узенъкой дѣвичьей кроваткой, съ маленькимъ диваномъ въ углу, комодомъ и письменнымъ столикомъ, на которомъ, какъ всегда, наряду съ томикомъ Лермонтова, стоялъ хрустальный вазонъ съ бѣлыми лиліями, я открылъ свою душу.

Я признался Анечкъ въ своемъ увлечении карточною игрой, въ тяжелыхъ безсонныхъ ночахъ, проведенныхъ за зеленымъ столомъ, въ безчисленныхъ проигрышахъ, въ крупныхъ долгахъ, въ той окаянной, безсовъстной, не имъющей названія лжи, которою я до сихъ поръ прикрывался.

Я говориль о своемь желаніи покончить съ безумною страстью, лишь только мнѣ улыбнется судьба и я верну свои деньги... Говориль о несбывшихся ожиданіяхь, о томь, что темный омуть азарта затягиваеть меня все глубже, что я не вижу спасенія, не знаю выхода, не нахожу способа, какъ освободиться отъ захлестнувшей меня петли...

Анечка, не прерывая меня, съ широко раскрытыми отъ изумленія глазами, слушала мою рѣчь. Потомъ взяла меня за руку, крѣпко сжала ее своими пальчиками и, съ совершенно несвойственной ей силой и твердостью, сказала:

— Мы найдемъ выходъ!.. Жоржикъ, сколько же вы должны?

— Полторы тысячи! — глухо отвътиль я.

Точно обдумывая какой-то планъ, Анечка, на минуту, задумалась.

- Полторы тысячи! повторила она. Это большія деньги!.. Но мы ихъ достанемъ!
- Жоржикъ! сказала она, неожиданно оживившись. Вотъ я и придумала!.. У меня есть жемчугь и два колечка съ брильянтиками!.. Подождите, я вамъ сейчасъ по-кажу!

Она быстро подбъжала къ комоду, порылась въ немъ, вынула маленькій нессесеръ и вернулась ко мнѣ. Черезъ минуту прагоцѣнности лежали у меня на ладони.

Могъ-ли я принять эту жертву?

Ни въ какомъ случав!...

Я улыбнулся, обнять дъвушку и снова горячо попъловать.

- Милая! прошепталь я. Моя радость!.. Это меня не спасеть!.. Если заложить или даже продать!.. Необходимо придумать что нибудь другое!
- Нѣтъ, Жоржикъ, вы должны это взять!.. Я такъ хочу! сказала Анечка и даже топнула ножкой. Ну, сдѣлайте мнѣ удогольствіе!.. Я васъ прошу!.. Сколько можно за нихъ получить?

Я взвѣсилъ драгоцѣнности на ладони, сдѣлалъ видъ будто изучаю блескъ брильянтовъ и достоинство жемчуговъ, и передалъ ихъ Анечкѣ.

— Сто рублей! — отвѣтилъ я, грубо исказивъ болѣе или менѣе точную цыфру.

Анечка надула губки и замолчала.

- Ну, хорошо! сказала она послѣ новаго, на этотъ разъ болѣе продолжительнаго раздумья. Въ такомъ случаѣ, я попрошу маму дать вамъ взаймы!.. Она добрая!.. Она не откажетъ!
- Анечка, упаси Боже! воскликнулъ я, въ одно мгновенье, съ трагической ясностью, нарисовавъ себъ эту сцену.

Анечка улыбнулась.

- Въ такомъ случав, остается единственный выходъ! произнесла Анечка съ такой твердостью, что въ моей душв невольно зародилась надежда.
- Жоржикъ, вы должны просто и безъ всякой утайки написать въ Павлиновку вашей матушкѣ!... Вы должны ей признаться во всемъ!.. Другого выхода нѣтъ!

Моя надежда рухнула въ одно мгновенъе...

Я задумался.

Въ сущности, не есть-ли это наиболье разумное и правильное рышение?... Кто почувствуетъ сильные мое надение?... Кто оцынить глубже мое признание?... Анечка совершенно права!.. Я послыдую ея совыту!

— Анечка, я сдёлаю такъ, какъ вы желаете! — произнесъ я, поднявшись съ дивана. — Спасибо за ваше содёйствіе!.. Я этого никогда не забуду!

Анечка подняла на меня глаза.

Въ нихъ свътилась ласка и гордость, тріумфъ женской души, сладость самопожертвованія и многое изъ того, чего не передать словами.

- Теперь вы должны исполнить мою просьбу! сказала Анечка и улыбнулась. Даете слово?
  - Даю, Анечка!... Конечно, даю!
- Нѣтъ, этого недостаточно!.. Вы должны мнѣ поклясться!.. Вотъ такъ же, какъ клялись во время присяти... Клянусь Всемогущимъ Богомъ...

Я разсмъялся и повториль:

- Клянусь Всемогущимъ Богомъ передъ Крестомъ и Его Святымъ Евангеліемъ...
- Ну, вотъ это другое дѣло! засмѣялась, въ свою очередь, Анечка и, серьезнымъ тономъ, раздѣляя каждое слово, сказала:
  - Вы не долж-ны бо-льше иг-рать!..

#### 27.

Я ѣхалъ на Новопетергофскій проспектъ въ какомътю новомъ, свѣтломъ, возвышенномъ настроеніи.

Я ѣхалъ съ облегченной душой, взволнованный и растроганный до глубины сердца, точно грѣшникъ, искупившій свои прегрѣшенія и удостоившійся святого причастія.

Передъ моимъ взоромъ стояла Анечка, съ ея скромною комнаткой, подареннымъ мною томикомъ Лермонтова въ красивомъ кожаномъ переплетъ, съ тремя бълыми лиліями въ хрустальномъ вазонъ.

Да, несомивно, чья-то другая, пусть женская слабая воля, должна была оказать на меня повелительное воздвиствіе, чтобы совлечь съ рокового пути!... Самъ я, увы, не способенъ на это!.. Я попалъ въ дурное, неподходящее для меня общество, расточаюсь въ тщетныхъ попыткахъ отъ него освободиться и все ниже и ниже скольжу по поверхности, навстрвчу неминуемой гибели...

Довольно!

Теперь ставится точка!

Я не нарушу клятвы, которую потребовала отъ меня Анечка!

Я воскресаю для новой жизни!..

И вотъ, на другой день, во время вечернихъ занятій, я сидъль въ классномъ флигель и писаль письмо матушкъ.

Это была не простая задача.

"Милая безцѣнная матушка!" — написалъ я первую фразу и, въ теченіе долгаго времени, обдумывалъ дальнѣйшія строки:

"Передъ Вами геловъкъ, который не заслуживаетъ ни мальйшаго уваженія и, тъмъ не менъе, онъ обращается къ Вамъ…"

Нѣтъ, это не годится.

Я перечеркнулъ фразу и написалъ снова:

"Простите мое обращение къ Вамъ, но произошко серьезное обстоятельство, которое..."

Дальше у меня ничего не выходило.

Чтобы послѣдовать совѣту Анечки, я долженъ быль открыто признаться во всѣхъ своихъ мерзостяхъ, еще разъ дать торжественное обѣщаніе не прикасаться къварточному столу и, въ послѣдній разъ, попросить о денежной поддержкѣ.

Матушка уже выручила меня однажды и дала возможность уплатить мои карточные долги. Я безсовъстнымъ образомъ нарушилъ данную клятву и снова взываю о помощи. Я живо представилъ себъ картину, которая произойдетъ по получении моего письма, содрогнулся и невольно измънилъ планъ.

Я пытался изложить иныя причины моего неожиданнаго расхода въ полторы тысячи рублей, придумывалъ цълый рядъ комбинацій и, въ концъ концовъ, изорвалъ письмо на клочки.

Нътъ, обманывать матушку больше я не могу!

Это свыше моихъ силъ!...

Я отложить перо и задумался. Въ голову неожиданно пришла новая мысль.

Я вспомниль о Маріи Васильевнь. Она охотно уже ньсколько разь ссужала меня деньгами, которыя я своевременно возвращаль. Тантъ Мари относится ко мнь съ сердечностью и любовью. Она держится обо мнь лучшаго мньнія. Въ ея глазахъ, я олицетвореніе скромности, благоразумія, чистоты.

— Не куритъ, не пьетъ и до картъ не охотникъ... Онъ у меня что красная дъвица! — вспомнились слова Маріи Васильевны, сказанныя когда-то графинъ.

И я улыбнулся.

Бѣдная тантъ Мари!.. Если бы она только подозрѣвала, какой шакалъ скрывается подъ невинной овечьей шкурой?.. Съ ней бы приключился столбнякъ, ударъ, разрывъ сердца!..

Я тщательно разработаль свой планъ и, на другой день, ръшиль привести его въ исполнение.

Было много шансовъ за то, что мой планъ потерпитъ крушеніе... Полторы тысячи это не сто и не двѣсти рублей... Съ другой стороны, изучивъ натуру тетушки Маріи Васильевны я могъ разсчитывать примѣрно на тридцать процентовъ успѣха... Во всякомъ случаѣ, я рисковалъ очень малымъ... А игра представлялась мнѣ вполнѣ стоющей свѣчъ...

Это будетъ моя послъдняя ложь!..

Цень прошель незамѣтно.

Послѣ обѣда, я надѣлъ мундиръ, шинель, шашку, явился дежурному офицеру и поѣхалъ на Васильевскій Островъ...

Тантъ Мари была слегка нездорова.

Это облегчало мой планъ. Въ этихъ случаяхъ, люди становятся какъ-то отзывчивъе, сердечнъе, болъе склонными къ проявленію лучшихъ сторонъ натуры.

Я поцъловалъ Маріи Васильевнъ руку, съ большимъ участіемъ освъдомился о ея бользии, поздоровался съ сидъвшею въ ногахъ старушкою-англичанкой.

Тантъ Мари встрѣтила меня съ обычною ласковостью, разспросила про новости, пожурила за долговременное отсутствіе.

— Другь мой, ты кажется меня совсьмъ знать теперь не желаещь? — сказала тантъ Мари съ напускною суровостью. — Все больше сидишь тамъ на Моховой?... Ой, кажется, на евою голову накликала я это знакомство!... Золотая принцесса тебя, чай, совсьмъ съума свела!

## Я засмѣялся:

- Что вы, тетуптка?.. Что вы?.. Какія глупости?.. Пов'єрьте, просто маленькій недосугь!.. Классы, строевыя занятія, обязанности по службі... Сами посудите, відь черезь какихъ нибудь полгода производство?
- Разсказывай! протянула Марія Васильевна. Ишь турусы на колесахъ плететъ!.. Ладно ужъ, ладно!.. Стръляный воробей!.. На мякинъ, батюшка, не прове-

дешъ!.. Ну, а какъ графъ?.. Какъ Евдокія Валерьяновна?.. Изъ за бользни давно у нихъ не была!.. Говорятъ, не въ духахъ, не въ авантажномъ настроенім обрътается?

Вскор'в тантъ Мари поднялась и, слегка опираясь на трость, перешла съ нами въ столовую...

28.

И вотъ, когда ужинъ подходилъ къ концу, когда Глаша подала самоваръ и, порывшись въ буфетъ, поставила на столъ блюдо съ сладкимъ пирогомъ и вазу съ бисквитами, я повернулся къ Маріи Васильевнъ:

- Тетушка, мнъ нужно съ вами серъезно поговорить!
- Въ чемъ дѣло? спросила Марія Васильевна, не мѣняя своего обычнаго строгаго выраженія, накрывая чайникъ теплой салфеткой. Серьезно поговорить?.. Говори!.. Я слушаю!
- Видите-ли въ чемъ дѣло? началъ я, не зная съ какой стороны лучше подойти къ волнующему меня вопросу. Вы можете оказать мнѣ огромное одолженіе!.. Какъ бы это сказать?.. Ну, однимъ словомъ, вамъ конечно извъстно, что черезъ какихъ нибудь шесть мъсяцевъ мы будемъ произведены въ офицеры?
  - Извъстно! сказала тетушка.
- Офицеру, продолжаль я, какъ вамъ тоже извъстно, полагается верховая лошадь!.. Эту лошадь офицеръ покупаетъ на собственный счетъ!.. Не правда-ли?.. Все это пустяки, но бъда въ томъ, что лошадей нътъ!
- Ну, батюшка, я тутъ, кажется, помочь тебѣ не могу! сказала тантъ Мари и развела руками. На нѣтъ и суда нѣтъ!.. Какъ это такъ нѣтъ лошадей? спросила она тотчасъ, съ нѣкоторой живостью. На чемъ же вы сидите?.. На волахъ, что-ли?.. Не понимаю?
- Подождите, тетушка, подождите! перебилъ я. Вы сейчасъ все поймете!.. Дъло въ томъ, какъ бы это сказать, нътъ лошадей подходящаго типа!.. Есть то есть, но ихъ недостаточно!.. Упряжныхъ сколько угодно, а вотъ

верховыхъ нѣтъ!.. Нѣтъ да и только!.. Ихъ приходитея искать съ большимъ трудомъ, тратить драгоцънное время, платить за нихъ огромныя деньги, и, въ концъ концовъ, получить отъ какого-нибудь барышника больную, порочную, разбитую на ноги клячу!

- Въ чемъ же дело?.. Говори толкомъ?
- А дъло именно въ томъ, что какъ нарочно, надняхъ приведена, прямо съ завода, партія верховыхъ лошадей, молодыхъ, классныхъ, здоровыхъ, изумительныхъ стерьеру!.. Это просто находка!.. Адскій шикъ!.. Крррасота!.. Мы всь съума посходили!
- Да я то причемъ? спросила тантъ Мари и лицо ея приняло нъсколько недоумъвающее выражение...

Я поднялся съ мъста, подошель къ Маріи Васильевнъ и поцъловаль руку.

- Милая тетушка! произнесь я ласковымъ голосомъ, инстинктивно чувствуя уже подъ ногами прочную почву. — Отъ васъ зависитъ все!.. Если вы ссудите мнъ для покупки лошади небольшую сумму, я буду вамъ въкъ благодаренъ!.. Черезъ шестъ мъсяцевъ я возвращу!... Я получу реверсь и деньги на обмундировку!.. Можете не сомнъваться въ моей честности!
- Ахъ, вотъ въ чемъ дъло? протянула Марія Васильевна. — Такъ бы и сказалъ!.. Это я могу сдълать!.. Что-жъ, за мной остановки не будетъ!.. Эту услугу я охотно тебь окажу!... Сколько же тебь нужно?
- Пустяки, тетушка!.. Всего полторы тысячи! Полторы тысячи? съ изумленіемъ воскликнула тантъ Мари и даже приподнялась на креслъ. — Полторы тысячи? — повторила она. — Ма foi, ты хочешь купить цьлый табунь?
- Не табунъ, тетушка, а хорошую кадалерійскую лошадь, — отвътиль я твердымъ, увъреннымъ тономъ. — Это обыкновенныя цѣны!.. Такая лошадь будетъ служить сто льтъ!

Марія Васильевна задумалась.

— Ну, хорошо! — сказала она. — Отъ своихъ словъ не отвертишься!.. Такъ и быть, окажу тебъ эту услугу!.. Но, позволь? — неожиданно спросила тантъ Мари. — Ты какъ-то мнъ говорилъ, что у васъ въ кавалеріи лошади по мастямъ?.. Въ каждомъ полку своя особая масть?.. Ты не выбралъ еще полка, а собираешься уже покупать лошадь?

На мгновенье я смутился.

Подобнаго вопроса я не предвидълъ.

Но моя наглость уже не имъла границъ.

Я улыбнулся, погладилъ Марію Васильевну по рукъ и сказаль:

- Ахъ, тетушка, какая вы, право, смѣшная!.. Это дѣлается такъ просто!.. Мы условились!.. Кому нужна рыжая лошадь, тотъ беретъ ее за караковую!.. У кого вороная, тотъ мѣняетъ ее на гнѣдую!.. Вотъ и все!.. Мы условились!.. Это совсѣмъ просто!
- Ну, ежели такъ, это другое дъло! произнесла задумчиво тантъ Мари. Завтра, коли поправлюсь, поъду въ банкъ и сниму съ текущаго счета! Считай деньги за мной!

Я вторично поцъловалъ Маріи Васильевнъ руку:

— Милая тетушка, я не знаю, какъ васъ благодарить!..

#### 29.

Точно камень, нътъ, даже не камень, а стопудовая чугунная глыба свалилась у меня съ груди.

Я почувствоваль себя снова спасеннымъ.

Горячо, отъ всего сердца, я благодарилъ Марію Васильевну и, одновременно, въ душѣ моей просыпался стыдъ, протестъ, возмущеніе.

Никогда не буду больше обманывать милую тантъ Мари.

Клянусь, это моя последняя ложь!..

Черезъ нъсколько дней я расплатился съ долгами. Я ръшилъ начатъ новую жизнь. Я окончательно порвалъ съ

громовскими "субботниками" и пересталь посъщать Фрэда. Что касается Дробышевскаго, я такъ же, мало по малу, сталъ отъ него отдаляться и подбираю иную, болъе подходящую для меня компанію...

Я тъсно сошелся съ эскадроннымъ вахмистромъ, княземъ Леонидомъ Елецкимъ. Это серьезный молодой человъкъ, окончившій среднее учебное заведеніе съ золотою медалью, начитанный, развитой, занимающійся на досугъ поэзіей.

Онъ проходитъ первымъ по всёмъ наукамъ, рёжетъ ша круглое двёнадцать и будетъ, вёроятно, записанъ на доску.

Къ числу моихъ новыхъ друзей относится "душка-Анатоль", портупей-юнкеръ Сахаровъ, зажиточный казанскій помѣщикъ, такъ же весьма скромный и милый юноша, носящій шутливое прозвище — "Замкни Токъ!".

Наконецъ, я подружился съ взводнымъ капраломъ четвертаго взвода, сыномъ богатаго курскаго землевладѣльца, маленъкимъ, коренастымъ, свѣтловолосымъ шведомъ — Борисомъ Сильверсваномъ, обладателемъ двухъ тысячъ десятинъ чернозема и стариннаго рыцарскаго герба — серебрянаго лебедя на червленомъ щитъ.

Борисъ оказываетъ на меня благотворное вліяніе. Его бесьды и философскія разсужденія расширяютъ мой умственный кругозоръ. Я охотно подчиняюсь его сильной воль, сльдую его совьтамъ, заимствую отъ него трезвый и практическій взглядъ на жизнь.

Мы даже условились выйти съ нимъ въ одинъ полкъ.

Этотъ талантливый юноша, питающій особую склонность къ литературѣ, обладаетъ феноменальною памятью. Онъ въ совершенствѣ усвоилъ лермонтовскую поэзію в свободно декламируетъ цѣлыя главы изъ "Демона", "Мцыри", "Боярина Орши", "Казначейши":

"Тамбовъ на картъ генеральной..."

Кромъ поэзіи, основательно знакомъ и съ лермонтовскою прозой и порой, ради опыта, цитируетъ мнъ наизусть отрывки изъ "Героя нашего времени".

Наконець, обладаетъ совершенно исключительнымъ даромъ. Любую фразу, любое стихотворение читаетъ, такъ сказатъ, туда и обратно. Если ему продекламироватъ, напримъръ:

### "Спи, младенецъ мой прекрасный, Баюшки-баю!..."

Онъ мгновенно, безъ малъйшей запинки, безошибочно отвъчаетъ:

## "Прекрасный мой младенецъ спи, Баю-баюшки!..."

Между прочимъ, ему я обязанъ тѣмъ обстоятельствомъ, что познакомился съ новѣйшей литературой.

Какъ-то въ бесѣдѣ, онъ затронуль со мной эту тему и весьма подивился, что я мало знакомъ съ Чеховымъ, Мережковскимъ, Купринымъ, Бунинымъ, Горькимъ.

- Кескесе Горькій? произнесь я, съ нескрываемымъ изумленіемъ. — Въ первый разъ слышу?
- Очень жаль! отвѣтиль Борись и даже пожаль плечами. Максимъ Горькій это теперь самый модный шисатель!.. Лучшее общество его читаетъ!.. Его книжки покупаются нарасхватъ!.. Правда, отъ его разсказовъ несетъ здоровеннымъ душкомъ, но послѣ тургеневскихъ розъ это даже забавно!.. Говорятъ, не то пекарь, не то сапожникъ!.. Вообще, какой-то холуй, хамъ, босякъ!.. А храшъ прямо каторжный!.. Чистый сахалинецъ, но признаться не безъ таланта!.. Прочти, непремѣнно прочти!.. Напримѣръ "Мальву", или "Челкашъ", или "Пѣсню о Буревѣстникъ"!... Довольно тебѣ мусолить Вальтеръ-Скотта и Александра Дюма!.. Непремѣньо прочти!.. Адски забавно!

Такимъ образомъ, я познакомился съ новъйшей литературой...

Дни проходять за днями.

Въ воздухѣ уже чувствуется вѣяніе близкой весны. Быстро промелькнула масляничная недѣля, съ блинами, катанъемъ на вейкахъ, съ балаганами на Царицыномъ Лугу, съ веселымъ базаромъ на Конногвардейскомъ бульварѣ, и надъ городомъ дрожатъ великопостные перезвоны.

Какъ и въ прошломъ году, начались конскія состязанія въ Михайловскомъ манежѣ, великосвѣтскій "конкурънишикъ", при участіи офицеровъ-спортсменовъ твардейской конницы.

Въ присутствии императорской фамиліи, въ Маріинскомъ театръ состоялся торжественный "Концертъ Инвалидовъ", въ составъ полковыхъ хоровъ гвардіи, подъ управленіемъ капельмейстера Главача.

Театръ залитъ блескомъ военныхъ и придворныхъ мундировъ, роскошными туалетами, драгоценностями, межами.

Въ царской ложѣ, подлѣ государя и вдовствующей императрицы, сидитъ великій князь Михаилъ, тоненькій, стройный, розовощекій, въ мундирѣ гвардейскаго коннаго артиллериста, съ флитель-адъютантскимъ аксельбантомъ на правомъ плечѣ, маленькая, хрупкая, сѣроглазая Ксенія, рослая и румяная, съ открытымъ простымъ русскимъ лицомъ — великая княжна Ольга.

Въ великокняжеской ложъ помъщаются наши юные сверстники, красивые братья Владимировичи — Кирилть, Борисъ и Андрей, изъ нихъ средній, бывшій капраль, въ эффектной темносиней лейбъ-гусарской венгеркъ съ золотыми шнурами. Встръчаясь глазами, онъ улыбается, привътливо дълаетъ намъ издали ручкой.

Въ центръ, окруженная братъями, подъ перекрестнымъ огнемъ пламенныхъ взоровъ, во всей прелести первыхъ дъвичьихъ лътъ, сидитъ великая княжна Елена Владимировна, томная, статная, налитая полнокровными со-

ками, зардѣвшаяся отъ смущенія и любопытства, очаровательная красавица, прекрасиѣйшая изъ русскихъ принцессъ, по которой тоскуетъ и сохнетъ не одно юное корнетское сердце, которую самъ государъ, съ ласковой шуткой, называетъ не иначе, какъ "Belle Hélène"...

А въ серединѣ марта, едва лишь оттаяль училищный плацъ, началась подготовка къ "майскому параду". Каждый день мы добросовѣстно мѣсимъ вязкую жижу копытами лошадей и возвращаемся въ Школу забрызтанными съ головы до пятъ...

Время отъ времени, Школу посъщаютъ наши быв-

Такъ заходилъ лихой конногренадеръ Костя Скуратовъ, шутилъ, балагурилъ, съ любовью и умиленіемъ осмотрѣлъ въ дортуарѣ наши "углы", посѣтилъ второй, "лермонтовскій" взводъ, сидѣлъ съ нами въ "чайной компаніи" въ эскадронномъ буфетѣ, на прощанье расцѣловался и благодарилъ за строгое соблюденіе школьныхъ традицій.

Заходилъ высокій лейбъ-уланъ Линдеръ, гвардейскій драгунъ Велигоновъ, царскосельскій кирасиръ Кривцовъ.

Послъднему не поздоровилось.

**Е**му вепомнили прошлогоднія придирки и встрѣтили врижами:

#### — Хопу!

Совершенно сконфуженный, онъ тотчасъ покинулъ помѣщеніе эскадрона...

Между тѣмъ, крутой режимъ, установленный Павкомъ Адамовичемъ, даетъ себя чувствовать на каждомъ шагу.

О, какъ ненавидимъ мы этого упорнаго, методичнаго, твердокаменнаго педанта, задавшагося цълью уничтожить ваши традиціи, разрушить въковые устои, смести до основанія завъты "славной гвардейской Школы"!

Зачъмъ это дълается?.. Къ чему эти попытки обезцвътить нашъ бытъ и свести его къ казарменному шаблону?.. Не проще-ли, не лучше-ли, въ тысячу разъ, взглянуть снисходительнымь, доброжелательнымь окомь на наши маленькія школьныя шалости и протянуть нить взаимной симпатіи?.. Дисциплина отъ этого не пострадала бы ни на іоту!

Но узкой, сухой, замкнутой натурѣ Павла Адамовича это, къ сожалѣнію, чуждо и непонятно...

Борьба продолжается съ объихъ сторонъ.

Однако, мало по малу, мы вынуждены сдать наши позиціи и отъ активнаго наступленія перейти къ оборонь. Но свои враждебныя чувства выражаемъ съ достаточной опредъленностью.

И стоить показаться на лѣстницѣ маленькой торопливой фигуркѣ начальника, въ огромныхъ ботфортахъ, съ огромными шпорами казеннаго образца, кажъ навстрѣчу ему, невидимый юнкерскій хоръ, управляемый такою же невидимою рукой, бросаетъ густое, зычное, непристойное и оскорбительное:

— Павель Плеве!.. Фуй!

По прежнему продолжается преслѣдованіе собственной одежды... За малѣйшее нарушеніе пунктовъ Инструкціи юнкера подвергаются суровому наказанію... Запрещены на-чисто всякія сходки, корнетскіе обходы, чтеніе "Приказа по Курилкѣ"... Преслѣдуется цуканье и подтяжка "звѣрей"...

Послъдніе, впрочемъ, даже безъ особаго давленія съ нашей стороны, вполнъ добросовъстно соблюдають традиціи.

Такъ напримъръ, получивъ полный баллъ за "сугубый" предметъ, химію или механику, юнкеръ надъваетъ на себя фуражку и шашку, является съ рапортомъ взводному вахмистру и становится передъ койкой, держа шашку "на-караулъ".

Само собой разумъется, это только проформа.

Выдержавъ "подъ шашкой" три-четыре минуты, взводный отпускаетъ его на свободу.

И по прежнему раздаются, на средней площадкъ, грозныя восклицанія:

— Молодой Бехтьевь, что такое бушмать?

- Молодой Вешняковъ, что такое банкетъ?
- Молодой Демьяновичь, что на лядункъ у лейбъ-Псковичей?
- Кру-гомъ!.. Зицу больше!.. Трррепещи, молодежь!...

А въ моихъ отношеніяхъ къ Анечкѣ наблюдается новый этапъ.

Каждый день я получаю отъ нея коротенькую записку. Со своей стороны, отвъчаю ей тъмъ же и направляю свои посланія "постъ-рестантъ", до востребованія, черезъ главный почтамтъ. Эта переписка доставляетъ мнъ особое наслажденіе. Въ ней нътъ ничего серьезнаго, но когда я держу въ рукъ голубенькій, слегка надушенный листокъ, и читаю эти простыя, милыя, выведенныя тоненькимъ почеркомъ строки, меня охватываетъ невыразимое чувство...

Недавно мив передали письмо отъ корнета Пушкина.

Сергъй Александровичъ шлетъ сердечный привътъ, интересуется жизнью въ столицъ, школьными новостями, разспрашиваетъ про друзей, про свою рыженькую "Баядерку", про гнъдого нутреца "Сибарита", про вороного "Экватора".

Сергъй Александровичъ скучаетъ на югъ и развлекается лишь періодическими, довольно частыми прогулками въ Одессу, Крымъ, Кишиневъ. Бессарабія ему, въ общемъ, не нравится. Въ ближайшемъ будущемъ, Пушкинъ подаетъ рапортъ о переводъ въ Москву, въ 3-ій драгунскій Сумской полкъ.

Его отецъ, генералъ-отъ-кавалеріи Александръ Александровичъ Пушкинъ, живетъ въ той же Москвъ и занимаетъ должность почетнаго опекуна...

А вчера я получиль очередное письмо изъ Павлиновки, которое меня нъсколько взволновало.

"Мой милый мальчикъ!" — такъ, между прочимъ пишетъ матушка. "Спѣшу увѣдомить тебя о нашей семейной радости. Павелъ Семеновичъ сдѣлалъ предложеніе Валечкѣ и нынѣшней осенью, къ твоему пріѣзду, предподагаемъ отпраздновать свадьбу. Конечно, говоря между нами, Валечка могла бы разсчитывать и на лучшую партію. Ну, да Богь съ ними, коли любять другь друга, поперекъ дороги становиться не буду. Притомъ, все же нужно сказать, что Павелъ Семеновичь человъкъ достойный во всъхъ отношеніяхъ."

# Р. S. Предстоять расходы на приданое.

30.

Пасхальные праздники выпали въ этомъ году сравнительно поздно.

Уже прошель ладожскій ледь и сразу пахнуло тепломъ. Какъ по командѣ, въ нѣсколько дней, убрались зеленью деревья Лѣтняго Сада, запестрѣли въ скверахъ цеѣточныя грядки и городъ, точно сказочная царевна, пробудившись отъ долгаго сна, накинулъ на себя свѣтлыя праздничныя одежды.

Въ такіе дни тянетъ изъ комнатъ на улицы, къ солицу, на чистый весенній воздухъ, къ городскимъ шумамъ, къ цоканью копытъ по торцамъ, къ праздничнымъ перезвонамъ колоколовъ...

Между тѣмъ, въ состояніи здоровья и въ настроеніи графини Евдокіи Валерьяновны я усматриваю рѣзкую шеремѣну.

По совершенно непонятной причинь, она стала нервной, раздражительной, вздрагиваеть отъ мальйшаго стужа. Не взирая на установившееся тепло, приказываеть топить въ будуаръ каминъ, а по вечерамъ зябко кутается въ плотную кашемировую шаль.

Кромъ того, снова начались припадки мигрени.

Иногда, передъ уходомъ графа на засъданіе въ министерство — по словамъ Михаила Николаевича, въ настоящее время, обсуждаются детали прівзда президента французской республики — Евдокія Валерьяновна ведетъ съмужемъ, въ его кабинетъ, продолжительную бесъду.

Одновременно я наблюдаю съ ея стороны какую-то особую нъжность къ дътямъ, по преимуществу, къ Анечкъ.

Очень часто она привлекаеть ее къ себъ, гладить по бълокурой головкъ, ласкаетъ, цълуетъ, смотритъ на нее съ оттънкомъ необъяснимой грусти.

Все это начинаетъ меня нѣсколько безпокоить.

Я теряюсь въ догадкахъ. Но причины не нахожу...

Однажды, послѣ обѣда, Евдокія Валерьяновна предложила намъ совершить небольшую прогулку.

Черезъ полчаса, у подъвзда уже стояла просторная четырехмъстная коляска, запряженная рыжей энглизированной парой, съ тъмъ же кучеромъ Митрофаномъ на козлахъ.

Анечка съла рядомъ со мной. Димка помъстился на противоположномъ сидъньи. Митрофанъ тронулъ возжами и лошади, безъ всякихъ усилій, мягко подхватили коляску.

Провхавъ Троицкій мостъ, мы очутились на Каменноостровскомъ проспектъ.

Вскорѣ, по лѣвой сторонѣ, проскочилъ небольшой садикъ "Акваріума", а тотчасъ за нимъ показался огромный сѣрый домъ, на углу Ружейной, въ которомъ проживалъ Фрэдъ.

Я поднялъ голову.

Окна кабинета были распахнуты настежь и въ одномъ изъ нихъ вътерокъ колыхалъ занавъску...

Потомъ проѣхали Карповку, загородный ресторанъ Эрнеста и, миновавъ извѣстную Громовскую дачу, круто свернули налѣво.

По широкой, плотно убитой дорогь, мимо зеленыхъ садовъ и таинственныхъ виллъ, въ которыхъ уже наблюдалось какое-то оживленіе, мимо газоновъ съ бъльвшими на углахъ изваяніями мифическихъ боговъ, фавновъ, сатировъ и нимфъ, мимо старинныхъ дворцовъ въ стилъ амширъ, съ бълыми колоннадами и террасами, окруженныхъ

тънистыми парками, рыжая англійская пара плаєно несла насъ къ Стрълкъ.

Полнымъ ходомъ катясь навстрѣчу, мелькали коляски, шарабаны, высокіе кэбы, широкіе, запряженные тройками экипажи. Въ нихъ сидѣли молодыя, нарядно одѣтыя женщины, въ свѣтлыхъ весеннихъ костюмахъ, въ широкополыхъ соломенныхъ шляпахъ, украшенныхъ перьями и цвѣтами, молодые люди въ котелкахъ, въ цилиндрахъ, въ пестрыхъ военныхъ фуражкахъ.

На Стрълкъ, протянувшись изъ одного конца въ другой, уже стояла цълая линія экипажей.

Часть публики, не вылъзая изъ нихъ, откинувшись на спинку сидънья, глядъла на море, сверкавшее подъ пламенными лучами заката. Величественныя старухи, съ лорнетомъ въ рукахъ, оглядывали сосъдей, молчаливымъ кивкомъ отвъчали на привътстеія.

Другіе совершали прогулку пъшкомъ, съ преувеличеннымъ восторгомъ обмънивались впечатлъніями, кидали французскія фразы.

Тутъ же бъгали молоденькія продавщицы цвътовъ, предлагая букетики ландышей и фіалокъ...

Мы вышли изъ коляски и направились къ морю.

Постоявъ нъсколько минутъ и полюбовавшись красивымъ зрълищемъ, повернули въ боковую аллею. Вскоръ Димка отсталъ и выразилъ желаніе пойти назадъ къ лошадямъ. Я съ Анечкой продолжалъ путь, все далье и далье уклоняясь въ сторону отъ большой дороги, по которой, въ безостановочномъ движеніи, одна за другой, продолжали катиться запряжки.

Миновавъ горбатый мостикъ, мы очутились на уединенной тропинкъ, изгибавшейся вдоль окружности небольшого пруда. Въ глубинъ, въ зелени распускающейся сирени, стояла мраморная скамья. Тутъ же, въ нъсколькихъ шагахъ, бълълъ шаловливый Эротъ, съ натянутой тетивой лука и колчаномъ на голомъ бедръ. Усъвшись на скамью, я взглянуль на Анечку.

Она была въ свътломъ костюмъ, поверхъ котораго на плечи была наброшена такая же свътлая накидка съ коротенькой пелеринкой. На бълокурой головкъ сидъла широкая шляпа съ голубой ленточкой. Въ рукахъ Анечка держала бълый кружевной зонтикъ и чертила имъ по землъ.

Въ эту минуту она была прелестна.

Въ этой тихой задумчивости, въ этой мечтательной созерцательности, въ которой она, время отъ времени, подымала на меня свои ясные голубые глаза, мнъ съ особою силой представилась наша первая встръча и вечеръ, проведенный въ бесъдкъ графскаго сада.

Нѣжный шопотъ весны, косые лучи заходящаго солнца, пробивавшіеся сквозь листву кленовъ и золотившіе яркими бликами поверхность пруда, будили во мнѣ то же элегическое, свѣтлое, чистое настроеніе.

Я держалъ въ рукахъ маленькую, обтянутую бълой лайковою перчаткой ручку и ощущалъ едва уловимый, передававшійся миъ трепетъ дъвичьяго сердечка.

Настроеніе мое росло съ каждой минутой.

Тихо звучала въ душѣ какая-то сладкая, несказанная, невыразимая словами мелодія.

Я привлекъ Анечку къ себъ, обнялъ и пылающими устами прикоснулся къ ея губамъ:

— Анечка!.. Я люблю васъ!..

Анечка ничего не отвѣтила. Тогда я посмотрѣлъ ей въ глаза, улыбнулся и обнялъ вторично:

- Навсегда?
- Навсегда! тихо отвътила Анечка и, зардъвшись, опустила головку...

31.

Ясный день занялся надъ пробудившеюся столицей, озариль ее лучистой улыбкой и сталь кидать пригоршни полновъснаго золота на оживленныя улицы, бульвары, проспекты...

Эскадронъ, въ новыхъ двубортныхъ мундирахъ, перетянутыхъ крестъ-на-крестъ бълой шашечной портупеей и погоннымъ ремнемъ отъ винтовки, въ полосатыхъ гвардейскихъ кушакахъ, въ алыхъ драгункахъ съ серебряною звъздой, тропотитъ по Фонтанкъ.

Храпять и фыркають кони, убранные параднымь темнозеленымь вальтрапомь съ вензелемь императора на углахъ, сверкають ремни парадной съдловки, звенять стремена, шашки, мундитучныя цъпки, четко разносится стукъ подковъ по торцамъ.

Въ воздухѣ струятоя сладкіе весенніе ароматы... Мягко и ласково пропекаютъ солнечные лучи... И все шире и явственнѣе, точно рокотъ прибоя, катятся гулы столицы...

Слѣва, въ гранитныхъ одеждахъ, плыветъ передъ глазами каналъ, съ темной, маслянистой водою, широкій, просторный, съ дровяными баржами и садками, съ буксирами, шлюпками, съ прорѣзающими его спокойное лоно маленькими бойкими пароходиками. За нимъ высятся сѣрыя громады домовъ. Изъ настежь распахнутыхъ оконъ выглядываютъ молодыя женскія лица, вѣютъ платочки, доносятся звонкія восклицанія.

- Поводъ вправо! раздается неожиданная команда. Она тотчасъ подхватывается. И на различные голоса, отъ визгливаго тенора до низкаго могучаго баса, отъ хвоста къ головъ колонны, несется на всъ лады:
  - Поводъ вправо!.. Поводъ пра-а!

Эскадронъ принимаетъ направо, уступая дорогу проносящемуся на рысяхъ полку царицыныхъ Кирасиръ.

- Сми-и-рна!
- Господа офицеры!

Полкъ сидитъ на добрыхъ рыжихъ коняхъ, убранныхъ ярко-синимъ вальтрапомъ, съ гвардейскими звъздами и золотымъ галуномъ. Онъ проносится точно шквалъ, словно огненный вихръ, въ бълыхъ мундирахъ, сверкая на солнцъ кирасами и касками съ золотыми орлами, съ лъсомъ синихъ пикъ и весело треплющимися надъ ними голубо-желтыми флюгерами.

— Цокъ-цокъ-цокъ! — грохочетъ топотъ тысячей ногъ, фыркаютъ огромные кони, бряцаютъ тяжелыя подковы и палаши, и далеко виднъется, пылающее золотомъ, серебромъ, перевитое кистями и лентами, полотнище полкового штандарта...

Невскій проспекть уже бурлить суетливой городской жизнью, и многотысячныя толпы столичнаго люда заливають широкіе тротуары. Со всёхъ концовъ, по направленію къ Марсову Полю, подходять войска.

Сверкая щетиной штыковь, подъ звуки свистулекъ и трескъ барабановъ, съ развѣвающимися знаменами, проходитъ пѣхота... Гремятъ колеса артиллерійскихъ запряжекъ... Длинными лентами, извиваясь точно гигантскія змѣи, оглашая воздухъ бряцаньемъ оружія и ржаньемъ коней, тянется конница...

Эскадронъ, подойдя къ Пъвческому мосту, останавливается и слъзаетъ.

Рядомъ, загибая хвостъ на Дворцовую площадь, стоитъ спъшенный полкъ Лейбъ-Уланъ, въ лихо надътыхъ на правую бровь киверахъ съ пышнымъ бълымъ султаномъ, въ золотыхъ чешуйчатыхъ "чашкахъ", въ синихъ мундарахъ, расцвъченныхъ алыми кантами, съ саблями на боку, съ легкими бамбуковыми пиками въ рукахъ.

Вмѣстѣ съ ними стоятъ Конные Гренадеры, мрачные, грозные своею нѣсколько траурной одноцзѣтностью, въ своихъ оригинальныхъ черныхъ лакированныхъ каскахъ съ алою лопастью и золотой кистью, въ черныхъ мундирахъ съ густыми желтыми, а хоръ трубачей съ алыми, бахромчатыми эполетами.

Спъшно идутъ послъднія приготовленія.

Подъ наблюденіемъ эскадронныхъ командировъ и вахмистровъ, люди смачиваютъ и расчесываютъ конскія гривы, толстыми соломенными жгутами растираютъ запотѣвшія ноги, плечи, рыжіе и вороные конскіе крупы, туже затягиваютъ ремни подперсья и подпруги изъ бѣлой лосиной кожи.

Часть офицеровъ, оставивъ въ каждомъ эскадронъ необходимый нарядъ, во главъ съ командирами направляются

въ расположенный по сосъдству, на Мойкъ, ресторанъ Дононъ...

А на Марсовомъ Полъ, въ это время, происходитъ высочайшій объъздъ.

Впереди, на сърой кобыль, въ серебряной каскъ и голубомъ мундиръ полевого гвардейскаго жандармскаго эскадрона, ъдетъ генералъ Іоновъ.

За нимъ держится взводъ императорскаго конвоя, въ алыхъ черкескахъ съ нагрудными газырями, въ свътлыхъ, общитыхъ серебрянымъ галуномъ бешметахъ, въ широкихъ канказскихъ папахахъ.

Четверка бълыхъ, какъ снътъ, лошадей, въ оригинальной запряжкъ à la Daumont, съ сидящими верхомъ жокеями, въ красныхъ фракахъ и бълыхъ лосинахъ, тянетъ шутя легонькую коляску съ объими императрицами.

Рядомъ, на съромъ статномъ конъ, подъ раззолоченнымъ чепракомъ, одътый въ гусарскую форму, слъдуетъ императоръ.

А въ нѣсколькихъ шагахъ поэади, живописною кавалькадой, въ свитскихъ мундирахъ, въ разнообразныхъ формахъ гвардейскихъ частей, сверкая золотомъ касокъ и кисеровъ, мѣхомъ гусарскихъ шапокъ и перьями развѣвающихся султановъ, ѣдетъ царская свита — августѣйшій главнокомандующій великій князь Владимиръ Александровичъ, генералъ-инспекторъ кавалеріи теликій князь Николай, командиръ гвардейскаго корпуса великій князь Павелъ, генералъ-адъютанты, дежурство, высшіе строевые начальники.

Гремятъ звуки царскаго гимна.

По всему полю, сливаясь въ одинъ общій рокотъ, прокатывается "ура!"...

Начинается "майскій парадъ".

Сомкнутыми колоннами, одна за другой, проходятъ строевыя роты Пажей, гардемариновъ Морского Корпуса, юнкеровъ военныхъ училищъ, всъхъ сорока батальоновъ императорской пвардіи...

Проносятся артиллерійскія батарен...

Гремитъ музыка, топотъ безчисленныхъ ногь, глухой раскатъ барабановъ:
— Трамъ-тамъ-тамъ!..

- Трамъ-тамъ-тамъ!...

Только къ полудню кавалерія садится на лошадей и, сверкая доспъхами, моремъ пестрыхъ значковъ и пылающей на солнцъ сталью оружія, начинаетъ выливаться изъ прилегающихъ улицъ на плацъ и строиться, въ резервномъ порядкъ, противъ царской трибуны.

Одни полки проходять отъ Набережной, другіе слідують по Мильонной, эскадронь Школы тянется черезь Пъвческій мостъ и дальше, по Мойкъ, огибая знакомый "пушкинскій" домъ...

Трибуна напоминаетъ настоящій цвътникъ.

Впереди, на томъ же съромъ конъ, стоитъ императоръ, выдъляясь былымъ пятномъ гусарскаго ментика на фонъ окружающей свиты. За царемъ, на кровныхъ горячихъ коняхъ, держатся два государевыхъ штабъ-трубача. Звенитъ труба, соединенные хоры и литаврщики кирасирской дивизіи тотчась подхватывають сигналь и, по всему полю, бархатнымъ рокотомъ разносится "гвардейскій похопъ":

- Трамъ-трамъ!..
- Тр-дамъ, тр-дамъ, тр-дамъ!..

Снова, какъ и въ прошломъ году, парадъ кавалеріи от-крываетъ "гвардейская Школа".

Лихо выносится на своемъ темнотнъдомъ арабъ командиръ эскадрона, полковникъ Константинъ Адамовичъ Карангозовъ, подымаетъ надъ головой шашку и ръзкимъ движеніемъ опускаетъ.

И по знаку эскадроннаго командира, эскадронъ, какъ одинъ человъкъ, выжимаетъ своихъ лошадей и мягко подается впередъ. Не довзжая царской трибуны, полковникъ Карангозовъ беретъ шашку подъ-высь и крутымъ галопомъ, сдълавъ заъздъ, останавливается съ опущенной шашкой передъ царемъ.

Эскадронъ, повернувъ головы, равняясь по ниточкѣ, проходитъ передъ трибуной...

Я держусь въ замкъ третьяго взвода, на своемъ върномъ "Экваторъ", который, точно нарочно, собрался лебединой дугой и красиво выплясываетъ передними ногами и задомъ.

Зоркимъ окомъ на мгновенье впиваюсь въ трибуны, пытаясь отыскать знакомое, милое, столь дорогое мнѣ личико, въ широкой соломенной шляпѣ съ голубой ленточкой...

Тщетно!.. Все сливается въ этомъ морѣ цвѣтовъ, въ этомъ яркомъ, феерическомъ калейдоскопѣ...

Но зато, какъ и въ прошломъ году, я вижу передъ собой ласковое лицо императора, съ улыбкой прикладывающаго руку къ бобровой шапкъ съ высокимъ бълымъ султаномъ.

- Хорошо, господа! бросаетъ яснымъ голосомъ царь.
- Рады стараться, Ваше Императорское Величество! отчетливо гремить эскадронь, миновавь трибуну, тотчась перестраивается во взводную колонну и завзжаеть правымъ плечомъ.

Потомъ слъдуетъ императорскій конвой и офицерская кавалерійская школа...

А затъмъ, подъ красивый маршъ изъ "Дамъ Бланшъ": — Шевалье гардэ, шевалье гардэ!, проходитъ первый полкъ русской конницы — Кавалергарды.

Онъ проходитъ такъ же развернутымъ строемъ, поэскадронно, на эскадронной дистанціи.

Сверкая кирасами и золотыми касками съ серебряными орлами, въ бълыхъ мундирахъ, съ лъсомъ алыхъ пикъ и бъло-алыми флюгерами, верхомъ на рослыхъ, гнъдыхъ лошадяхъ, убранныхъ алымъ вальтрапомъ съ двойнымъ се-

ребрянымъ галуномъ и гвардейскими звъздами по угламъ, онъ производитъ яркое, величественное, незабываемое впечатлъніе.

Каска съ восьмиконечной звъздой схвачена подъ подбородкомъ металлической чешуей... Широкій орель, распластавъ когтистыя лапы и вздъвъ къ небу два горбатыхъ клюва, точно плыветъ по воздуху на своихъ серебряныхъ крыльяхъ... Золотые лучи ударяютъ въ кирасы и отражаются ослъпительными огнями... Точно гигантскія свъчи горитъ сталь палашей.

Боже, до чего скромнымъ кажется нашъ эскадронъ, въ своихъ темныхъ драгунскихъ мундирахъ, сидящій на небольшихъ разномастныхъ лошадкахъ, по сравненію съ этимъ зрѣлищемъ, не имѣвшимъ равнаго по блеску, пышности, мощи, великолѣпію!...

За Кавалергардами, въ томъ же порядкъ, проходитъ Конная Гвардія, на своихъ огромныхъ вороныхъ коняхъ, вся въ огнъ золота, съ сине-желтыми флюгерами, и два полка кирасирской бригады — Кирасиры Его и Ея Величества...

Мелкой казачьей рысцой пробъгаетъ казачья бригада
— Лейбъ-Казаки и Атаманцы...

Поднявъ лошадей въ галопъ, скачетъ легкая кавалерія — Конные Гренадеры, Уланы, Драгуны и Лейбъ-Гусары...

Проносится гвардейская Конная Артиллерія...

Какъ и въ прошломъ году, парадъ заканчивается кавалерійской атакой...

Подъ звуки старинныхъ маршей, длинными змѣями, полки тянутся по проспектамъ оживленной столицы, пріостанавливая уличное движеніе, привѣтствуемые цвѣтами, клижами, дѣвичьими улыбками.

Яркое апръльское солнце играетъ на молодыхъ лицахъ, на зелени скверовъ, на серебръ и золотъ шлемоблещущихъ эскадроновъ... Я находился въ какомъ-то особомъ, свѣтломъ и бодромъ, приподнятомъ настроеніи.

Выпускные экзамены прошли у меня вполнъ удачно, и впереди оставалось нъсколько незначительныхъ, сравнительно легкихъ, второстепенныхъ предметоъъ.

По строевымъ занятіямъ, верховой ѣздѣ, волтижировкѣ, гимнастикѣ, удостоенъ, въ числѣ пяти-шести человѣкъ, полнаго баля́а, а на состязаніи въ фехтованіи и рубкѣ на эскадронахъ получилъ первый призъ.

И теперь, вмѣсто тяжелаго казеннаго меча-кладенца, со штыкогыми драгунскими кольцами, ношу пожалованную мнѣ призовую офицерскую шашку, изящную, красивую, легкую, съ отпущеннымъ, точно огонь, кривымъ дамасскимъ клинкомъ и выгравированной на немъ, золотой вязью, моею фамиліей...

Все пѣло и ликовало въ моей душѣ, когда я ѣхалъ на Моховую.

Яркій солнечный день, весенніе шумы столицы, снующая по есімь направленіямь бойкая, оживленная, фланирующая толпа, все это, какъ нельзя болье, отвічало моему настроенію.

Жизнь казалась радостной и прекрасной, какъ праздникъ, какъ сказка, какъ фантастическій сонъ!

По дорогѣ посѣтилъ магазинъ Эйлерса и, по случаю дня рожденія Анечки— ей исполнилось девятнадцать лѣтъ, купилъ цвѣты, лиліи и бѣлыя розы.

Тутъ же, у школьнаго ювелира Кортмана, взялъ заказанную цѣпочку-браслетикъ, съ золотымъ брелокомъ въ видѣ сердечка.

Наконецъ, у Краффта, на Итальянской, захватилъ два фунта шоколадныхъ конфетъ...

День прошель въ тъсномъ семейномъ кругу.

Анечка была чрезвычайно тронута моимъ вниманіемъ, вспыхнула, раскраснѣлась, наградила меня многообѣщающею улыбкой.

Евдокія Валерьяновна, какъ будто нѣсколько оправившаяся отъ своихъ постоянныхъ мигреней, выглядѣла свѣжѣе обыкноленнаго и за обѣдомъ выпила даже бокалъ "Абрау-Дюрсо".

Вскор в явился посыльный съ огромнымъ букетомъ, ор вхогымъ тортомъ и визитной карточкой Ивана Клементьевича.

Иванъ Клементьевичъ находился въ отъезде.

На тортъ, подъ большой графской короной, были выведены глазурью Анечкины иниціалы и цыфра "19".

Анечка была окончательно смущена.

Прошелъ объдъ, съ шутками, съ теплыми шутливыми пожеланіями, съ маленькими заздравными тостами, въ которыхъ и я принялъ нъкоторое участіе. Послъ кофе, графъ Михаилъ Николаевичъ, по обыкновенію, взглянулъ на часы и поднялся.

— Эдокси! — обратился онъ съ озабоченнымъ видомъ къ Евдокіи Валерьяновнѣ. — Ты меня извини, мой другъ!.. Просто бѣда!... Эти междувѣдомственныя собранія меня окончательно доконаютъ!... Во всякомъ случаѣ, къ девяти разсчитываю осеободиться!

Михаилъ Николаевичъ поцѣловалъ руку женѣ. сдѣлалъ общій поклонъ и вышель...

Солнце склонялось, но день быль по-прежнему ясный, свътлый, пригожій.

Вмѣстѣ съ Димой и Анечкой, въ свою очередь, мы вышли изъ дома, совершили небольшую прогулку по Набережной, зашли въ Лѣтній Садъ, посидѣли на скамъѣ у памятника Крылоза, полюбовались на гарцующихъ амазонокъ и всадниковъ.

Двѣ барышни, въ обществѣ молодыхъ офицеровъ въ бѣлыхъ съ алымъ окольшемъ конногвардейскихъ фуражкахъ, на крупныхъ вороныхъ лошадяхъ, съ рубленой по модному, на англійскій манеръ, рѣпицей, мелькали сквозъ

зелень листвы на верховой дорожкѣ, со смѣхомъ и весельми восклицаніями подымали коней въ галопъ и скрывались за поворотомъ.

Черезъ десять минутъ, шумная кавалькада появлялась съ противоположной стороны и снова скакала передънами.

Между прочимъ, въ ближайшіе дни, съ разрѣшенія Евдокіи Валерьяновны, мы условились заѣхать въ манежъ Боссе, ідѣ я объщаль Анечкѣ дать нѣсколько уроковъ верховой ѣзды, настоящей, тонкой ѣзды, по всѣмъ правиламъ Школы.

Анечка въ восторгъ отъ этого плана...

Въ саду было людно и шумно.

Аллеи были наполнены гуляющей публикой.

Молодые люди и дъвушки, статскіе и военные, подростки и дъти — текли широкимъ потокомъ, смъялись, ръзвились, бъгали взапуски... На скамьяхъ, съ вязаньемъ въ рукахъ, сидъли бонны, гувернантки и няньки, подлъ дътскихъ колясочекъ... Пожилые читали газеты или вели между собой разговоръ... Старички грълись на солнцъ, дремали, кормили мякишемъ воробъевъ... На уединенныхъ аллеяхъ сидъли юныя парочки, вздыхали, шопотомъ роняли слова, мечтательно глядъли на небо, розовъвшее огнями заката...

Ахъ, какъ вспоминается мнѣ этотъ денъ, со всѣми подробностями, до мельчайшихъ деталей, навѣки запечатлѣнныхъ въ мозгу!... Майское настроеніе пѣло въ моей душть, съ минуты на минуту готово было прорваться ликующимъ гимномъ, звенящей фанфарой, торжествующей пѣснью любви!..

Держа ручку Анечки, я лукаво заглядываль ей въ глаза, умышленно обрываль фразы на полусловъ, наслаждаясь смущеніемъ дъвушки, съ трепетомъ предвкушая минуты, когда останусь съ нею наединъ.

Нѣсколько разъ, подъ различными предлогами, я пытался удалить Димку. Онъ стъснялъ меня въ значительной степени. Но маленькій пажикъ жалобно хныкалъ,

строилъ уморительныя гримасы, и, какъ нарочно, не отходилъ ни на шагъ.

Все сильнѣе сжималь я тонкую ручку, съ нѣжными жилками, со слегка заостренными розоватыми ноготками, и продолжаль вести эту волнующую, невыразимую, восхитительную игру:

— Анечка, я хочу вамъ сказать...

Анечка робко подымала на меня ясные голубые глаза и тотчасъ ихъ опускала. Въ нихъ свътилась радость и трепетъ влюбленности, тайна смутныхъ предчувствій, сладость очарованія. Краска заливала ея пылавшее личико и золотой локонъ дрожалъ у моей щеки.

Вскоръ мы поднялись и направились къ дому...

Вечеръ прошелъ въ той же семейной, никъмъ не тревожимой обстановкъ.

Евдокія Валерьяновна, Дима и Анечка сидѣли вмѣстѣ но мною въ гостиной, перебрасывались шутливыми фразами, вспоминали балъ въ Морскомъ Корпусѣ, послѣдній абонементный спектакль въ Маріинскомъ театрѣ, царскій парадъ на Марсовомъ Полѣ.

Потомъ Анечка присъла за рояль и сыграла мою любимую вещь — "Пробужденіе Весны" Баха.

Я глядълъ на ея бълокурое, слегка похудъвшее личико, укрытое въ тъни абажура, и мысли мои перенеслись въ недавнее прошлое.

Я вспомнилъ почему-то вечеръ на Стрълкъ, мраморную скамью у пруда, тихій весенній закатъ, мое вырвавшееся признаніе...

Сердце мое забилось.

Сладкое чувство охватило сознаніе...

Точно солнечный лучь заиграль въ немъ и согръль своимъ жгучимъ прикосновеніемъ...

Къ девяти часамъ пришелъ графъ и Алексъй Николаевичъ Протозановъ. Мы съли вчетверомъ за карточный столъ и сыграли нъсколько партій въ бриджъ. Я игралъ крайне разсъянно, дълалъ много ошибокъ, вызывалъ недоумъніе партнеровъ и, съ великимъ удовлетвореніемъ, закончилъ игру.

Потомъ перешли въ столовую.

Ужинъ затянулся на безконечное время... Примѣрно только во второмъ часу разошлись... Побесѣдовать съ Анечкой наединѣ мнѣ такъ и не удалось...

И вотъ тутъ, когда я подощелъ къ Евдокіи Валерьяновнъ, поцъловалъ ей руку и, пожелавъ спокойной ночи, готовъ былъ направиться въ свою комнату, графиня задержала мою руку въ своей рукъ и сказала:

— Жоржикъ, мнѣ надо съ вами поговорить!

Я отвъсилъ поклонъ и послъдовалъ за Евдокіей Валерьяновной...

33.

Мы перешли въ будуаръ.

Въ изящной, съ тонкимъ вкусомъ убранной комнатъ было, какъ всегда, тепло и уютно. Въ каминъ сухо потрескивали дрова. Отъ большого китайскаго фонаря, подвъшеннаго къ потолку тремя бронзовыми цъпями, излучался мягкій, нъжный, успокоительный свътъ.

Пригласивъ меня състь, Евдокія Валерьяновна остановилась передъ столикомъ краснаго дерева, достала граненый флакончикъ съ золотой пробочкой и втянула въ себя цълебный эфиръ.

Несомнънно начиналась мигренъ.

— Георгій Петровичь, мнѣ надо съ вами серьезно поговорить! — нѣсколько взволнованнымъ голосомъ, переходя почему-то на офиціальный тонъ, повторила Евдокія Валерьяновна. — Дѣло касается серьезныхъ вещей!... Мнѣ крайне тяжело начинать эту бесѣду!.. Но это моя обязанность!

Я недоумъвающе раскрыль глаза.

— Ахъ, вы не догадываетесь, о чемъ идетъ ръчь? —

съ легкой усмѣшкой спросила Евдокія Валерьяновна, садясь еъ свою очередь и нерено постукивая отточенными ноготками по гладкой поверхности столика. — Очень жаль!... Въ такомъ случаѣ, я вамъ все объясню!

Евдокія Валерьяновна на минуту остановилась, вздохнула и произнесла:

— Надъюсь, вы не будете отрицать, что ваши отношенія къ Анечкъ перешли єсъ границы?... Что вы сдълали съ Анечкой?.. Она увлечена вами!.. Она потеряла голову!.. Она таетъ на нашихъ глазахъ!... Этому необходимо положить конецъ!

Смущенный, взволнованный въ свою очередь, захваченный врасплохъ неожиданнымъ нападеніемъ, я продолжалъ сидъть въ креслъ, съ смутнымъ предчувствіемъ ожидая дальнъйшихъ словъ.

— Георгій Петровичь, я повторяю еще разь, что мив крайне тяжело касаться подобной темы! — продолжала графиня. — Но, какъ мать, я должна стать на защиту моихъ дътей!.. Это мое право!.. Мой долгъ!.. Моя святая обязанность!

Я сдълалъ попытку подняться.

— Погодите, Георгій Петровичь! — предупредила меня Евдокія Валерьяновна и сама приподнялась съ кушетки. — Я должна вамъ высказать все!... Съ полною откровенностью!.. До мелочей!.. Попрошу одну минуту вниманія!..

Евдокія Валерьяновна выразительно взглянула на меня, прикоснулась снова къ флакончику съ англійской солью и продолжала:

— Съ нѣкоторыхъ поръ, примѣрно уже мѣсяцъ тому назадъ, я стала наблюдатъ, что ваши отношенія къ Анечкѣ становятся на рискованный путь!.. Ваши продолжительныя бесѣды наединѣ, ваши прогулки, ваши знаки вниманія носятъ слишкомъ интимный характеръ!... Это игра съ огнемъ!... Долго-ли вскружить голову неопытной дѣвушкѣ?

Графиня на минуту остановилась и продолжала тъмъ же нервнымъ, взволнованнымъ голосомъ:

— Я не хочу подозрѣвать вась въ какихъ-либо преступныхъ намѣреніяхъ!.. Надѣюсь, на это вы не способны?.. Но вы увлекаете Анечку!.. Вы компрометируете мою дочь!.. Она принимаетъ все за чистое золото!... Это не можетъ такъ продолжаться!.. Этому необходимо положить конецъ!.. Вѣдь съ васъ, раззег moi le mot, какъ съ гуся вода!.. Дѣвушка находится въ иномъ положеніи!.. Свѣтъ осуждаетъ ея поступки, продиктованные, можетъ быть, лучшими чувствами!.. Мой другъ, вы зашли далеко!.. Мнѣ все извѣстно!.. Эти нѣжныя письма!.. Эти поцѣлуи, которыми вы обмѣниваетесь!.. Эти объятія!.. Моп Dieu!.. Моп Dieu!..

Евдокія Валерьяновна гсплеснула руками и, въ изнеможеніи, опустилась на кушетку...

### 34.

Въ полномъ смущеніи, алый какъ обшлагъ мупдира, устремивъ глаза на коверъ съ красилымъ рисункомъ, въ стилъ французскаго гобелена, я продолжалъ сидъть въ креслъ.

Все это было такъ неожиданно...

Мысли мои порхали по всъмъ направленіямъ...

Молчаніе становилось невыносимымъ...

Я поняль, наконець, что наступила моя очередь говорить.

# — Что я скажу?

Я долженъ согласиться со словами графини... Она совершенно права!.. Она имѣла основаніе высказать все то, что говорила... Съ самою рѣзкою откровенностью, съ полнотой, не допускающей никакихъ отговорокъ...

Въ самомъ дѣлѣ, случайное знакомство съ молодой дѣвушкой перешло у меня въ дружбу... Дружба, въ силу

цълаго ряда причинъ, перешла во взаимное увлеченіе... Отъ увлеченія же въ могучее чувство, имя которому — любовь.

Я не вижу въ этомъ, однако, ничего преступнаго?

Наоборотъ, не есть-ли это величайшее счастье, выпадающее на долю отдъльнаго человъка?

Какое несказанное блаженство ощущаю я отъ общества Анечки, отъ ея словъ, ея улыбки, выраженія глазъ, благоуханія ея волосъ!

Какъ измѣнился мой внутренній міръ и какъ я самъ во многихъ отношеніяхъ перемѣнился!

Я сталъ чище, скромнье, порядочные. Я ушелъ отъ многихъ соблазновъ, которые еще такъ недавно меня искушали, которымъ я уплатилъ болые нежели щедрую дань.

Я отрясъ прахъ отъ всей этой грязи — буйныхъ попоекъ, карточнаго азарта, разнузданныхъ оргій съ женщинами легкаго поведенія.

Моя любовь къ Анечкъ преобразила меня, извлекла изъ той бездны, въ которой я находился, озарила новымъ волшебнымъ свътомъ, наполнила мою душу яркимъ, невыразимымъ очарованіемъ.

Я сталь совсьмь инымь человькомь...

Анечка, въ свою очередь, видитъ въ этой любви ниспосланное ей судьбой огромное счастье.

Какія свътлыя грезы наполняють ея головку!.. Какъ сверкають ея глаза!.. Какъ дышить и волнуется ея маленькая дъвичья грудь!..

Я виноватъ, можетъ быть, въ томъ, что скрываю свое сердечное чувство, что не обнаружилъ его передъ близкими, храню словно тайну и не выразилъ въ офиціальной формь?

Можетъ быть, наконецъ, въ томъ, что въ недостаточной степени подумалъ о будущемъ?

Кто изъ влюбленныхъ загадываетъ впередъ?

Мы счастливы своимъ настоящимъ и намъ нътъ дъла до будущаго.

Будущее придетъ само собой!

Но если необходимо, я сейчасъ же, безъ малъйшаго промедленія, заполню этотъ пробъль!.. Я сдълаю это съ чистой совъстью, отъ всего сердца, въ полномъ соотвътствіи съ моимъ желаніемъ!

Рано или поздно наша тайна должна быть раскрыта.

Можетъ быть, хорошо, что она уже обнаружена?.. Что, вотъ сейчасъ, будетъ поставленъ предъль всъмъ подозръніямъ, превратнымъ догадкамъ, недостойнымъ предположеніямъ?

А матушка, вмѣсто одной, получитъ сразу двѣ свадьбы!

То-то будетъ сюрпризъ?

Для оригинальности, ихъ можно будетъ сыграть въ одинъ день!

Я не выдержалъ и внутренно улыбнулся.

Образъ Анечки, въ одно мгновенье, выросъ передъ моими глазами.

Съ неожиданной силой онъ влилъ въ меня бодрость, увъренность, мужество.

Мнѣ представилась Анечка въ подвѣнечномъ нарядѣ въ бѣломъ кружевномъ платъѣ съ длинной подвѣнечной фатой, съ вѣточкой флердоранжа на бѣлокурой головкѣ, со своею любимою жемчужною ниточкой на тоненькой шейкѣ, свѣтлая, ясная, невыразимо-прелестная въ своей цѣломудренной чистотѣ, радостно-взволнованная и, въ то же время, смущенная, стыдливо зардѣвшаяся подъ восхищенными взорами...

Я поднялся съ кресла, подошелъ къ графинѣ и твердымъ, слегка срывающимся на отдѣльныхъ словахъ голосомъ, произнесъ:

— Глубокоуважаемая Евдокія Валерьяновна!... Я не буду оправдываться!.. Все, что вы изволили мив сказать, — чистая правда, не требующая никакихъ объясненій!.. На низкіе поступки я не способень!.. Я люблю Анечку и прошу у васъ ея руки!

Я остановился, ожидая отвъта.

Но вмѣсто отвѣта, Евдокія Валерьяновна посмотрѣла на меня какимъ-то страннымъ, опустошеннымъ взглядомъ, откинулась на подушку дивана и засмѣяласъ...

35.

Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, Евдокія Валерьяновна продолжала лежать на кушеткѣ, прикрывъ платочкомъ глаза, содрогаясь отъ нервнаго смѣха.

Я продолжаль стоять въ недоумѣніи.

Наконецъ, смъхъ прекратился.

— Георгій Петровичь, благодарю вась за честь! — произнесла офиціальнымь тономь графиня. — Ахъ, дѣти, дѣти! — снова засмѣялась она, сдѣлавъ рукою неопредѣленный жестъ. — Какъ они неисправимы!.. Какъ милы и, одновременно, какъ забавны въ своихъ рѣшеніяхъ!

Евдожія Валерьяновна пригласила меня сѣсть и сказала:

— Жоржикъ, вы меня тронули!.. Я никогда не сомнъвалась въ томъ, что вы порядочный человъкъ!.. Но вы молоды!.. Ахъ, какъ еще молоды!.. Вамъ нътъ еще двадиати!.. Ваша жизнь въ будущемъ!.. Вся ваша жизнъ впереди!.. Не смъщите же меня вашимъ признаніемъ!

При этихъ словахъ я почувствовалъ себя уязвленнымъ.

— Евдокія Валерьяновна! — произнесъ я, вскочивъ съ кресла, и голосъ мой затрепеталъ отъ волненія. — Я не шучу!.. Я повторяю вамъ, что люблю Анечку и готовъ назвать ее своею невъстой, въ будущемъ — своею женой!.. Черезъ три мъсяца я выхожу въ офицеры!.. Это время пролетитъ незамътно!

Евдокія Валерьяновна на минуту задумалась.

— Милый Жоржикъ! — сказала она уже болье спокойнымъ и ласковымъ тономъ. — Я цыню ваши чувства, ваши благородныя побужденія, ваше искреннее желаніе загладить свой маленькій промахъ!.. Но что дылать?.. Какъ быть?.. Это же невозможно!

- C'est impossible! воскликнула Евдокія Валерьяновна и всплеснула руками.
- Почему impossible? въ изумленіи, слегка дрогнувшимъ голосомъ, спросилъ я. Я люблю Анечку!.. Анечка любитъ меня!.. Михаилъ Николаевичъ и вы относитесь ко мнъ, какъ къ родному!.. Я буду работать!.. Вы имъете средства и, съ своей стороны, не откажете Анечкъ помогать!

Я остановился и замолчалъ...

Тутъ произошло нѣчто совершенно для меня неожиданное.

Всплеснувъ еще разъ руками, Евдокія Валерьяновна издала крикъ и, упавъ на диванъ, затряслась всёмъ тёломъ.

— Мы нищіе! — то рыдая, то содрогаясь въ какомъто нервномъ припадкѣ, кричала Евдокія Валерьяновна. — Мы нищіе!... Поймите, мы нищіе!... Мы раззорены!.. Жоржикъ, милый Жоржикъ, спасите насъ!.. Все была ложь!.. Домъ!.. Графское!.. Капиталъ!.. Ничего больше нѣтъ!.. Все идетъ съ молотка!.. Ужасъ!.. Ужасъ!

Я стояль въ оцепенени.

— Мы нищіе, поймите, мы нищіе! — сквозь истерическія рыданія, ломая руки, продолжала стонать Евдокія Валерьяновна. — Ничего больше нѣтъ!.. Все обманъ!.. Намъ придется выйти на улицу!.. Намъ придется уѣхать, скрыться изъ Петербурга!.. Мы совершенно раззорены!.. Боже, какой ужасъ!.. Какой позоръ!

Я стояль пораженный, взволнованный до глубины души, охваченный величайшимь недоумьніемь...

Потомъ, въ моемъ сознаніи мелькнулъ рядъ догадокъ, намековъ, предположеній.

Я вспомнилъ тетушкины слова...

Я представиль себъ загадочное поведеніе графа Михаила Николаевича, его постоянное пребываніе въ клубъ, его поъздки въ теченіе льтняго времени заграницу, въ Монте-Карло, въ Біаррицъ, въ Трувиль...

Я вспомниль подавленное настроеніе Евдокіи Валерьяновны... Ея странный, нервный, какой-то искусственный смъхъ... Новые припадки мигрени...

Теперь кое-что начинало становиться миъ яснымъ...

Я налилъ изъ графина стаканъ воды и подалъ Евдокіи Валерьяновнъ. Она достала платокъ, намочила въ водъ, приложила къ пылавшему лбу.

Мало-по-малу она успокоилась.

— Евдокія Валерьяновна! — произнесъ я, пытаясь, въ свою очередь, казаться спокойнымъ, но голосъ мой невольно дрожалъ. — Это не измѣнитъ моего рѣшенія!.. Это не нарушитъ моего слова!.. Я люблю Анечку и готовъ для нея на есѣ жертвы!.. Я выйду въ армію!.. Я буду работать!.. Потомъ я поступлю въ академію!.. У меня есть извѣстныя средства!.. Мы какъ-нибудь проживемъ!

И я замолчалъ.

— А что съ нами будеть? — съ горькой усмъшкой воскликнула Евдокія Валерьяновна, содрогаясь въ рыданіяхъ и заливаясь снова слезами. — Что будетъ съ Димочкой, съ графомъ, со мной?.. Неужели вы думаете и насъ содержать на ваши сто рублей?.. Георгій Петровичъ, понимаете ли вы, что говорите?.. Отдаете ли себъ въ этомъ отчетъ?.. Вы должны отказаться отъ Анечки!.. Въ Анечкъ наше спасеніе!.. Анечка выйдетъ за Ивана Клементьевича!.. Это будетъ такъ!.. Это уже ръшено!..

36.

Всю ночь, до разсвъта, я не смыкаль глазъ. Тысяча мыслей роились въ моей головъ, скакали, переплетались между собой, образовавъ гигантскій клубокъ, въ которомъ нельзя было отыскать ни конца, ни начала...

На разсвътъ я поднялся съ кровати, одълся, подошелъ къ спящему Димочкъ, поцъловалъ его въ лобъ.

Потомъ, на цыпочкахъ, прошелъ по длинному кори-

Я тихо отвориль дверь.

Солнечный лучъ, пронизавъ кисейную занавѣску, весело игралъ на стѣнѣ. Въ освѣщенномъ солнцемъ углу, обернувшись въ мою сторону и свѣсивъ голую, съ моимъ браслетикомъ, ручку съ кровати, спала Анечка. Ея бѣлокурые локоны разметались по всей подушкѣ, ротикъ былъ полуоткрытъ, маленькая обнаженная грудъ спокойно дышала.

Я стояль и шепталь:

- Прощай, моя радость!..
- Прощай, мое счастье!..
- Прощай, моя золотая царевна!..

Сердце мое стучало.. Если она проснется, я скажу ей нъсколько словъ. Если нътъ...

Я ждалъ.

Минута шла за минутой.

Необходимо было торопиться.

Анечка продолжала спать...

Тогда я прикрылъ снова дверь, тихими шагами прошелъ въ будуаръ, досталъ изъ бювара листокъ почтовой бумаги и написалъ:

### Многоуважаемая Евдокія Валерьяновна!

"Ваше желаніе будетт исполнено. Простите меня за пригиненное огоргеніе и примите глубокую благодарность за гостепріимство."

Въ передней я нацъпилъ шашку, накинулъ шинель, въ послъдній разъ обвелъ взоромъ комнату, беззвучно открылъ дверь и вышелъ...

Майское утро обвѣяло меня сразу своимъ дыханіемъ. Я двигался медленно по Моховой, пересѣкъ улицу, еще разъ взглянулъ на сѣрый, мрачный, непривѣтливый особнякъ, въ которомъ оставлялъ свою душу.

Потомъ, тою же медленною походкой, направился въ Лътній Садъ. На просыпавшихся улицахъ уже начиналось движеніе. Дворники чистили и скребли тротуары. Проходили молочницы съ жестяными бидонами. На углахъ стояли и зъвали городовые. Съ грохотомъ открывались бажалейныя и винныя лавки, булочныя, мясныя, табачные магазины...

Въ Лътнемъ Саду было тихо, пустынно.

Майскій воздухъ былъ тепелъ и чистъ. Солнце золотило верхушки деревьевъ, играло на свѣжей листвѣ, на усыпанныхъ гравіемъ влажныхъ дорожкахъ, на зеленыхъ газонахъ. На клумбахъ, окропленныхъ утреннею росой, сверкали цвѣты, алѣли красные маки, бѣлѣли розы, синѣли анютины глазки.

Я прошелъ на боковую аллею и присѣлъ на скамью. Вчера я сидѣлъ на ней вмѣстѣ съ Анечкой... Былъ такой же солнечный день... Такъ же чирикали воробьи... Такъ же кивали зелеными листьями клены...

Что это — сонъ или дъйствительность?

Ахъ, если бы это былъ сонъ!

Тогда я снова провель бы съ Анечкой цёлый день, вотъ здёсь, въ этомъ саду, на этой самой скамейкё...

Можеть быть, это еще возможно?

Не сдълалъ ли я роковую ошибку?

На мгновенье мелькнула мысль вернуться на Моховую, уничтожить записку, предать все забвенію, какъ будто ничего не случилось.

Я снова увижу Анечку... Я снова буду жать ея ручку, беседовать съ ней, смотреть въ ся голубые глаза...

Я взглянулъ на часы.

— Поздно! — прошепталъ я и поднялся...

Когда я вышель на Невскій проспекть, городь уже проснулся. Тоть же яркій солнечный день заливаль огненнымь світомь панели и мостовыя, играль на крышахь домовь, сверкаль на роскошныхь витринахь магазиновь, на золотыхь куполахь храмовь. Городская толпа сновала по тротуарамь, звеньли звонки, катились пролетки, коляски, кареты.

Машинально, точно въ бреду, не обращая вниманія на

струившуюся вокругь меня жизнь, я медленно шель по Садовой...

Вотъ показался Рижскій проспектъ и Могилевская улица...

Потомъ — Египетскій мостъ, съ тяжелыми, красными, такими знакомыми, привставшими на могучихъ лапахъ сфинксами...

Наконецъ, передо мною Новопетергофскій проспектъ и зданіе Школы съ длиннокрылымъ орломъ на фронтонъ...

Я вошель въ дежурную комнату и явился съ рапортомъ къ офицеру.

Штабсъ-ротмистръ Пономаревъ посмотрвлъ на меня съ нескрываемымъ изумленіемъ. Его длинный, съ красными прожилками носъ издалъ загадочный звукъ, раскрылись сонные мутные блёдноголубые глаза, ротъ опустился.

- Черкесовъ, что съ вами? спросилъ "Балалайка", и участливо взялъ за плечо.
- Я нездоровъ! медленно произнесъ я. Разръ-

"Балалайка" снова взглянулъ на меня, выразительно покачалъ головой и засвистълъ:

— Фью-фью-фью!.. 'Ловко!.. Гдѣ это вы успѣли съ утра такъ зарядиться?.. Здорово!.. Это я понимаю!.. Однако, батенька, ложитесь-ка спать!.. Никого нѣтъ!.. Никто васъ не потревожитъ!.. Спокойной ночи!

Я поднялся на среднюю площадку, вошель въ третій взводь, остановился передъ своей койкой.

Во взводъ не было никого.

Въ коридоръ раздавались шаги дневальнаго.

Скинувъ мундиръ и снявъ сапоги, я прилегъ на кровать.

Я пытался еще разъ привести въ ясность создавшееся положение. По-прежнему, мысли мои скакали, путались, переплетались между собой. Все смъшалось въ невообразимый хаосъ, и только одно стало опредъленнымъ:

— Все кончено!

Я почувствовалъ припадокъ гнетущей тоски...

Я ощутилъ невыразимую боль, которая пронизала мое сознаніе...

Вокругъ меня все неожиданно потемнъло...

Тогда я медленно поднялся съ кровати, досталь изъстола ключъ и подошелъ къ пирамидъ.

Зарядивъ винтовку однимъ патрономъ, я снова легь на койку, приложилъ стволъ къ лѣвой сторонѣ груди и большимъ пальцемъ ноги нажалъ спускъ...

37.

Дни стояли голубые и ясные.

Уже съ утра солнце заливало комнату своимъ сверкающимъ чистымъ дыханіемъ, дрожало на бѣлыхъ, выкрашенныхъ масляной краскою стѣнахъ, и только къ полудню исчезало въ противоположномъ углу. А на смѣну появлялся отраженный свѣтъ отъ оконъ сосѣдняго дома, и снова на стѣнахъ и потолкѣ трепеталъ огненный лучъ.

Ночи шуршали мышами и темнотой.

Върнъе, это была не темнота, а сърыя, блъдныя сумерки. Онъ казались безконечными, словно въчность, эти бълыя петербургскія ночи. Онъ наполняли душу томленіемъ, горечью, тупой мучительной болью, пока снова не приходиль день...

У окна, неподалеку отъ койки, стоитъ старшій врачъ, докторъ Гриммъ. Онъ взволнованъ и, съ озабоченнымъ видомъ, бесъдуетъ съ неизвъстнымъ человъкомъ, въ темныхъ очкахъ, съ длинной рыжеватою бородой.

— Не считаете ли нужнымъ, коллега, перевозку больного въ военную клинику?.. Меня безпокоитъ температура!

Человъкъ въ темныхъ очкахъ на минуту задумывается.

— Хмъ-хмъ!.. Въ сущности, не вижу необходимости! - отвъчаетъ онъ, оглаживая свою съдъющую рыжеватую бороду. — Нервный шокъ, нѣкоторая потеря крови, ослабленіе сердечной дѣятельности!.. Процессъ протекаетъ вполнѣ нормально!.. Все въ порядкѣ!.. Да, конечно, если не послѣдуетъ осложненій!.. Во всякомъ случаѣ, коллега, прошу ставитъ меня въ извѣстность!.. Хмъ-хмъ!

И доктора уходятъ...

На смѣну появляется сидѣлка и классный фельдшеръ Христопсонъ, тотъ самый Христопсонъ, который поставляетъ юнкерамъ водку. Въ прошломъ году, по случаю его свадъбы, эскадронъ собралъ для него, по подписному листу, свыше пятисотъ рублей.

— Бъдняга Христопсонъ!

Какъ-то, попавшись съ водкой начальнику училища, онъ едва не вылетѣлъ со службы.

— Христопсонъ, я тебя, каналья, сожму! — кричалъ на него Павелъ Адамовичъ, потрясая отобранною бутыл-кой. — Негодяй!... Ты у меня запищишь!

Христопсонъ бухался въ ноги, лизалъ кожаныя ботфорты, ревълъ бълугой, клялся именемъ жены и новорожденнаго младенца...

Появляется штабсь-ротмистръ Гиппіусъ.

Борисъ Александровичъ, склонивъ ко мнѣ свое безусое, юное, розовое лицо, освѣдомляется о здоровьѣ, спрашиваетъ, не нужно ли чего?.. Несчастный случай съ каждымъ можетъ произойти!.. Не слѣдуетъ придавать ему большого значенія и волноваться!

На прощанье съ улыбкой, киваетъ мнъ головой и уходитъ...

Прівзжаеть тетушка Марія Васильевна.

Она цълуетъ меня въ лобъ, вынимаетъ платокъ и, утеревъ имъ глаза, садится на стулъ, рядомъ съ койкой.

Она привозить мив различныя сласти — мое любимое печенье "Микадо", персики, виноградь, крупныя французскія сливы. Съ великою нѣжностью смотрить въ глаза, снова извлекаетъ платокъ, гладить рукою по волосамъ и, на прощанье, осѣняетъ крестомъ...

Появляется командиръ эскадрона.

— Здравствуйте, Черкесовъ! — говоритъ полковникъ Константинъ Адамовичъ Карангозовъ и пытливо, острыми кавказскими глазами, всматривается въ мое лицо. — Вва!.. Ну, я вижу, вы совсѣмъ молодцомъ!.. Несчастный случай не будетъ имѣтъ послѣдствій!.. Слава Богу!.. Слава Богу!.. Но, какъ же это, дюша мой, вы такъ неосторожно обращаетесь съ огнестрѣльнымъ оружіемъ?.. А еще капралъ?.. Ну, поправляйтесь, поправляйтесь скорѣй!.. Черезъ двѣ недѣли выступать въ лагери!

И командиръ эскадрона, еще разъ взглянувъ на меня, выходитъ изъ комнаты...

Заглянули Громовъ и Дробышевскій.

— Здравствуй, Атосъ! — говоритъ Громовъ и пожимаетъ руку. — Э, да ты, братъ, уже совсѣмъ здоровъ!.. Елки-палки!.. Видъ у тебя блестящій!.. Отощалъ, правда, изрядно, ну да что за бѣда?.. Не забудь — въ субботу прощальная "скрипка"!.. Никакихъ испанцевъ!.. Отказа не принимаю!.. Вотъ когда дернемъ на совѣсть!.. Устроимъ монплезиръ съ удовольствіемъ!

Дробышевскій садится на край кровати и, съ любопытствомъ, оглядывается вокругь.

- —А здѣсь, брать, лучше, чѣмъ въ венерическомъ!—замѣчаетъ онъ, послѣ нѣкотораго молчанія. — Принципіально!.. Прямо комфортъ!.. Я бы ничего не имѣлъ отдохнуть здѣсь недѣльку-другую!
- Ахъ, Черкесовъ! продолжаетъ Дробышевскій уже другимъ тономъ, и лицо его принимаетъ какое-то блаженное выраженіе. Ты не можешь себѣ представить, съ къмъ я познакомился?.. Чудная дѣвочка!.. Я влюбленъ!.. Я страдаю!.. Представь!.. Семнадцать лѣтъ!.. Свѣжа, какъ огурчикъ!.. При этомъ цѣлочка!.. Девяносто шестой пробы!.. Честное благородное слово! Пароль д'оннеръ!.. Крррасота!

Друзья уходять, и я остаюсь снова съ своими мыслями. — Несчастный случай!

Эта фраза не выходить у меня изъ головы.

Такъ вотъ въ какой формъ начальство ръшило предотавить докладъ на высочайшее имя?..

Зачьмъ понадобилось искажать истину?..

Въроятно, чтобы спасти меня еще разъ, какъ спасъ этотъ неудачный, глупый, скандальный выстрълъ.

Ахъ, миъ все равно, ръшительно все равно!..

38.

По случаю постройки новыхъ бараковъ, Школа выетупаетъ въ лагери позже обыкновеннаго.

Вторая половина мая уже на исходъ.

Такъ же, какъ въ прошломъ году, эскадронъ, при походной сѣдловкѣ, съ полнымъ выокомъ, съ кобурами, съ переметными сумами, съ недоуздкомъ и фуражнымъ арканомъ, строится на дворѣ, вытягивается длинной колонной справа по-шести, проходитъ широко распахнутыя ворота и поворачиваетъ налѣво, къ Балтійскому вокзалу.

Черезъ полчаса городъ уже назади.

Фыркаютъ кони, звенятъ стремена и мундштучныя цъпки, стучатъ приклады винтовокъ, бодро разносится покольная пъсенка:

"По дорожкъ красносельской, Бдетв эскадронв гвардейскій, Эскадронв лихой... Снъга бълаго бълъе, Блещутв наши портупеи, Шашки боевой!..."

Впереди, на темногивдомъ жеребцв, вдетъ командиръ эскадрона, полковникъ Константинъ Адамовичъ Карангозовъ.

За нимъ, въ четырехъ шагахъ, держится штабъ-трубачъ, на бъломъ старенькомъ "Атаманъ", славномъ участникъ русско-турецкой войны.

Потомъ следуетъ эскадронъ.

За эскадрономъ, на бурыхъ, рыжихъ, гнѣдыхъ маштачкахъ, съ лѣсомъ пикъ надъ головами, двигается казачья сотня.

Потомъ тянется школьный обозъ, лазаретная линейка, походная кухня, вахмистръ Бѣлявскій съ заводными лошадьми и "штатскими изъ манежа".

И наконецъ, ковыляя на трехъ лапахъ, плетется старый эскадронный песъ "Мохначевъ", въ качествъ арьергарда...

Эскадронъ двигается перемѣннымъ аллюромъ, то шагомъ, то рысью — и вотъ уже Лигово, съ короткою остановкой и спѣшиваніемъ, съ легкимъ утреннимъ завтракомъ, извлекаемымъ изъ переметныхъ сумъ и кобурь:

> "Нашт полковникт приказалт Сдълать вт Лиговъ привалт, Бутерброды ъсть!..".

Еще нъсколько верстъ — и уже маячитъ впереди Дудергофъ, съ зеленой шапкой лъсовъ, съ бълыми дачками, съ голубой поверхностью озера...

Авангардный лагерь остался тоть же, безь изминенія.

Тѣ же конюшни, та же столовая подъ навѣсомъ, окруженная жиденькой рощицей, тотъ же эскадронный буфетъ братьевъ Русановыхъ. Тѣ же офицерскіе флигеля и та же передняя линейка, выходящая на военное поле, съ караульнымъ помѣщеніемъ и грибомъ дневальнаго на правомъ флангѣ.

Только построены новые помъстительные бараки, высокіе и сухіе, съ досчатымъ поломъ, съ массой свъта и воздуха.

И начинается лагерная жизнь...

Какъ и въ прошломъ году, прежде всего начинаются съемки, инструментальныя и глазомърныя. Послъднія юнкера старшаго класса производять верхомъ.

Мы носимся по ближайшимъ окрестностямъ, прово-

димъ на планшетахъ жельзныя, шоссейныя и проселочныя дороги, рисуемъ гати, мосты, населенные пункты.

Иногда, въ шутку, разыгрываемъ какого-нибудь пѣхотнаго юнкера:

- Эээ... Па-а-сюшъте, молодой чеаекъ, вамъ не попадась моя катушка съ горизонталями?..
- Pardon, тысячу извиненій, будьте любезны указать, гдв находится деревня Кипрегель?..
  - Merçi!.. Благодарю васъ!..

И давъ шпоры коню, уносимся вскачь...

Послъ съемокъ начинаются полевыя поъздки.

Я попаль въ партію къ полковнику Михаилу Василье-

Онъ считается почему-то свиръпымъ руководителемъ. Отчасти, можетъ быть, благодаря своей внъшности Это уже достаточно пожилой офицеръ генеральнаго штаба, средняго роста, сутулый, съ некрасивымъ скуластымъ лицомъ, на которомъ, точно пуговка, сидитъ маленькій носъ и такія же маленькія, прикрытыя стеклами, слегка раскосыя глазныя шелки.

Въ первый же день онъ насъ насмѣшилъ.

Въ составъ десяти человъкъ, партія выстроилась верхомъ у офицерскаго флигеля, въ ожиданіи руководителя. Тутъ же, посъдланый казеннымъ съдломъ, удерживаемый подъ уздцы въстовымъ, стоитъ бурый меринъ "Текстъ" самое кроткое четвероногое существо изъ всего эскадрона.

Алексѣевъ вышелъ изъ флигеля, окинулъ насъ поверхъ очковъ суровымъ взглядомъ и поздоровался. Потомъ посмотрѣлъ на своего буцефала, осторожно похлопалъ его по плечу и сказалъ:

— Нѣтъ, господа!.. Я тороплюсь!.. Разъѣзжайтесъка на участки, а провърю я васъ пъшкомъ!

Алексвевъ не любилъ верховой взды и къ конскому крупу относился съ большимъ недоввріемъ.

Въ полдень мы собрались въ назначенной намъ деревиъ.

Къ указанному часу подошелъ Алексъевъ, просмотрълъ наши задачи и потомъ, еще въ теченіе часа, шилъ съ нами молоко и велъ дружескую бесъду.

Это быль исключительный человькь по своей скромности, простоть, обаятельности, сердечности, по своему неутомимому трудолюбію, по своимь глубокимь познаніямь.

Мы оцѣнили его очень быстро, полюбили всею душой и называли, между собой, не иначе, какъ ласкательной кличкой — "Алешей"...

Въ ближайшій воскресный день состоялось "открытіе навигаціи".

Дудергофское озеро покрылось лодочками, шлюпками, челноками, нарядными яхточками, съ разноцвѣтными флагами на кормѣ и на мачтахъ... Гремѣлъ торжественный маршъ изъ "Аиды"... Наши сосѣди, пушкари-михайловцы, произвели троекратный салютъ изъ орудій...

И началась лътняя жизнь...

Моя рана почти совсѣмъ затянулась. Остался только глубокій рубецъ, подъ лѣвымъ соскомъ, съ неровными розовыми краями.

Какъ ни странно, но мой поступокъ не унизилъ меня во мнѣніи окружающихъ. Всѣ по-прежнему относятся ко мнѣ съ уваженіемъ. Никто, ни однимъ словомъ, не намекаетъ мнѣ о случивнемся, тѣмъ болѣе, не пристаетъ съ нежелательными разспросами.

Только начальникъ училища, Павелъ Адамовичъ Плеве, имѣлъ со мной, по этому поводу, небольшой разговоръ. Онъ пріѣхалъ какъ-то въ лагери, вызвалъ меня изъ барака и, въ теченіе получаса, тулялъ со мной по передней линейкѣ.

— Да, конечно!.. Несчастный случай! — говориль Павель Адамовичь, по привычкѣ похлопывая пальцами правой руки по кулаку лѣвой и задумчиво глядя передъ собой. — Разумѣется, несчастный случай!.. Но подумали ли вы, портупей-юнкеръ Черкесовъ, о вашей матушкѣ?.. Вспомнили ли вы о ней въ эту минуту?.. Если бы вспомнили,

повърьте, несчастнаго бы случая не произошло!.. Мой другь, запомните мои слова!

Я быль растрогань и едва не прослезился.

Послъ бесъды съ Павломъ Адамовичемъ, я нъсколько измънилъ создавшееся у насъ о немъ мнъніе...

39.

Если рана моя затянулась, то осталась другая, которая продолжаетъ причинять мнѣ мучительныя страданія, которая еще долго будетъ терзать мое сердце.

Образъ Анечки стоитъ каждый день передъ моими глазами.

Я вижу бѣлокурое личико, то улыбающееся и вспыхивающее румянцемъ, то задумчивое, блѣдненькое, печальное, останавливающееся на мнѣ съ молчаливымъ укоромъ.

И сердце мое готово разорваться на части...

Мнѣ извѣстно отъ тетушки Маріи Васильевны, что Анечка заболѣла... Что въ серединѣ мая, по совѣту врачей, графиня Евдокія Валерьяновна, захвативъ Анечку, уѣхала съ ней заграницу... Что сейчасъ Анечка находится въ Санъ-Ремо, окруженная внимательными заботами мачехи и Ивана Клементьевича... Что силы ея, мало-по-малу, возстанавливаются и есть надежда на выздоровленіе...

Какъ презираю я себя за свою слабость, трусость, позорное малодушіе!

Съ какой легкостью отрекся я отъ своего счастья! Какимъ неудачнымъ образомъ вышелъ изъ создавшейся обстановки!

Я обязанъ былъ смѣло принять брошенный вызовъ, преодолѣть, чего бы это ни стоило, всѣ препятствія и выйти побѣдителемъ изъ этой борьбы.

Это было единственное достойное и правильное ръ-

Это быль мой нравственный долгь!..

Я размышляю о происшедшемъ, воскрешаю въ памяти ходъ событій, дѣлаю различные выводы.

Ну, хорошо.

Допустимъ, что я не сдался бы такъ легко и моя борьба, въ самомъ дѣлѣ, увѣнчалась успѣхомъ?

Я сталь бы женихомь Анечки и, въ этомъ положеніи, могь бы считать себя счастливьйшимъ изъ смертныхъ. Черезъ нъсколько мъсяцевъ, по выходъ въ офицеры, я бы съ ней объънчался.

Это было бы еще большимъ счастьемъ...

Моихъ скромныхъ средствъ хватило бы на насъ обоихъ. Безъ сомивнія, матушка оказала бы мив единовременную поддержку. Я хорошо знаю, что свыше ста рублей она не въ состояніи мив давать. Кромв меня, у нея на рукахъ еще двое. Жанчикъ учится и не требуетъ пока особыхъ расходовъ. Но Валечка выходитъ замужъ, нуждается въ приданомъ и такъ же, какъ я, въ опредвленномъ ежемвсячномъ содержаніи.

Могь ли я, хотя на минуту, предположить, что дѣла графа Михаила Николаевича находятся въ столь запутанномъ состояніи?

Цомъ заложенъ...

Графское заложено и перезаложено...

Кром'в долговъ, нътъ ничего...

Правда, благодаря своему имени и служебному положенію, графъ пользуется крупнымъ кредитомъ. Но кто знаетъ, можетъ быть этотъ кредитъ уже виситъ на волосъть, и, въ ближайшемъ будущемъ, семью ожидаетъ настоящая катастрофа?

Конечно, смъшно предполагать, чтобы я могь содержать семью на свои ничтожныя средства.

Это люди избалованные, привыкшіе къ роскоши и расточительной жизни.

Графъ не въ состояніи отказаться отъ своего клуба и очередной повздки на заграничный курортъ. Евдокія Валерьяновна, въ свою очередь, должна поддерживать соотвътствующій образъ жизни, съ періодическими пріема-

ми, вытыздами въ свътъ, приглашеніями къ высочайшему Деору. Дима мечтаетъ о Кавалергардахъ.

Все это требуетъ значительныхъ средствъ.

И вотъ, женившись на Анечкѣ, я въ самомъ дѣлѣ ставлю ихъ всѣхъ въ тяжелое, безвыходное, невыносимое положеніе...

Между тъмъ, создается выходъ изъ этого положенія.

По счастливой случайности, графъ встрѣчаетъ богатаго человѣка, знакомится съ нимъ, вводитъ въ свой домъ. Иванъ Клементьевичъ увлекается Анечкой и во имя любви къ Анечкѣ готовъ спасти семью отъ денежнаго крушенія.

Съ этою цълью, какъ мнъ извъстно, онъ даетъ графу милліонъ рублей.

Иванъ Клементьевичъ Разуваевъ, крупный волжскій жлѣбопромышленникъ, не принадлежитъ, по своему происхожденію, къ высшему кругу.

Болье того, онъ даже не дворянинъ.

Его бракъ съ Анечкой представляетъ собой то, что принято называть "мезальянсомъ".

Вдобавокъ, Анечка его не любитъ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, если говорить откровенно, Иванъ Клементьевичъ вовсе не дурной человѣкъ и, со своими огромными средствами, сумѣетъ создать Анечкѣ красивую жизнь.

Можетъ быть, въ будущемъ, она со всѣмъ примирится?

Анечка приносится въ жертву, но спасенія я не вижу.

Такъ угодно судъбъ!

Кто знаетъ, можетъ быть Евдокія Валерьяновна права въ своемъ рѣшеніи?..

Я пытаюсь убаюкать себя подобными разсужденіями, выводами, аргументами здраваго смысла.

Но душа моя неспокойна.

— Прости меня, моя радость, мое счастье, моя золотая паревна!..

А дни текутъ своимъ чередомъ.

Они бъгутъ, одинъ за другимъ, полные радости, смъха, солнечнаго огня, бъгутъ, какъ бъгутъ облака въ голубомъ небъ.

Что имъ до мучительныхъ думъ, горькихъ мыслей, жалкихъ человъческихъ переживаній?..

Утромъ — строевое ученье, фланкировка, рубка, галопъ на красносельскихъ просторахъ... Въ полдень — боевая стрѣльба... Вечеромъ — мирныя бесѣды въ "чайныхъ компаніяхъ", прогулки на челнокѣ, пѣсни, шутки, лунныя серенады, приказъ "по курилкѣ" за № І...

Эскадронъ въ сборъ.

Собраніе происходить въ одномъ изъ порожнихъ сѣнныхъ сараевъ, возлѣ конюшень.

Махальные и дозоры разставлены на всѣхъ подступахъ, на всѣхъ наблюдательныхъ пунктахъ... Ярко пылаютъ свѣтильники... Сверкаютъ цвѣтныя драгунки, гусарскія и уланскія шапки, бѣлыя фуражки кирасирской дивизіи...

Въ сосредоточенномъ и величавомъ спокойствіи выступаетъ главный сеященнослужитель, имѣя по бокамъ двухъ архангеловъ, въ качествѣ ассистентовъ, двухъ славныхъ "маіоровъ", съ обнаженными шашками въ положеніи "накараулъ":

— Трррепещи, молодежь!

Пунктъ за пунктомъ, фраза за фразой мърно струится изъ жреческихъ устъ, сопровождаемая одобрительными кликами и возгласами "корнетовъ"...

"На променадах по Незскому прошпекту... Дефилируя мимо пъхотных угилищъ... Бесъдуя на ассамблеяхъ съ молодыми особами женскаго пола..." Но гаснутъ внезапно огни.

Глухо, точно изъ мрачной бездны, вылетаетъ рифмованная поэма объ арапъ, филинъ, Дудергофъ...

Жутко, зловъще, таинственно...

Четкою барабанною дробью несется навстрвчу пв-сенка о "капралв"...

"Капралъ, Капралъ, Капралъ, капралъ!..."

Ночь проходить и загорается румяный разсвыть...

И вспыхиваетъ яркій огонь...

И гремитъ буйнымъ хоромъ, изъ ста двадцати глотокъ, знаменитая пъсня:

"Пора нагать намг "Звъріаду", Собрались звъри всъ толпой!..."

#### 40.

Демонъ тоски продолжаетъ терзать мое бѣдное сердце и, чтобы отвлечь себя отъ тяжелыхъ воспоминаній, я начинаю топить горе въ винѣ.

Каждый день, передъ объдомъ, я направляюсь въ баракъ перваго взвода, захожу къ Громову и, вмъстъ съ нимъ, выпиваемъ по баночкъ водки.

Я не пьянью, но чувствую возбужденіе, притокъ какихъ-то особыхъ, подымающихъ настроеніе, силъ, желаніе пъть, куралесить, ръзвиться, скакать верхомъ, сломя голову, по военному полю.

Громовъ чрезвычайно доволенъ нашей возобновившейся дружбой ч, бывало, иногда говоритъ:

— Елки-палки!.. Что, брать, и тебя разобрало?.. Пить или не пить, сказаль Гамлеть!... А помнишь, какъ философствоваль?.. Водка — зло!... Водка — ядъ!.. Ты

роешь себѣ могилу!.. Ха-ха-ха! Нѣтъ, Атосъ, по моему мнѣнію, сейчасъ ты сталь гораздо умнѣе!

Онъ чокается со мной и хохочетъ...

Кромѣ того, я началъ курить. Къ этому пріохотиль меня Дробышевскій.

Каждый разъ, когда мы встрѣчаемся, онъ протягиваетъ мнѣ свой серебряный, украшенный золотыми жетонами, монограммами и цвѣтными каменьями портсигаръ и предлагаетъ небрежнымъ тономъ:

— Пррра-шу!.. Аррро-матныя!

Онъ беретъ папиросу въ ротъ, стоитъ съ протянутымъ портсигаромъ, скалитъ, по обыкновенію, зубы, сыплетъ пословицами, шарадами, прибаутками:

## "Что у улана на грудяхх, То у гусара — на ..дяхх!"

— Черкесовь, тебь положительно необходимо развлечься! — говорить Станиставь Станиславовичь. — Кромь шутокь, ты начинаешь меня безпокоить!.. Ну, хочешь, поъдемъ къ дъвочкамъ?.. Я покажу тебь замъчательный номеръ!.. Прямо на ять!.. Съ ума сойти!.. Честное благородное слово, пароль д'оннеръ!.. Ха-ха-ха-ха!

Онъ продолжаетъ стоять съ портсигаромъ, цинично хохочетъ, кривляясь, съ ужимками, напъваетъ опереточные куплеты:

"Красотки, Красотки, Красотки кабарэ— Въру-си, Маню-си, Таню-си!.."

- Черкесовъ, повдемъ къ фифкамъ!.. Повдемъ къ пупсикамъ!.. Повърь, отличное средство!.. Принципіально!.. Какъ рукой сниметъ всю твою меланхолію! убъждаетъ Станиславъ Станиславовичъ, затягивается и, выпуская колечкали дымъ, повторяетъ:
- Пррра-шу!... Аррро-матныя!.. Дюбекъ высшаго качества, фабрики Майкапаръ!

"Безъ женщины мужгина — Что безъ паровъ машина, Что безъ прицъла пистолетъ, Что безъ шампанскаго буфетъ!.."

Первое время я отказывался или бралъ папиросу больше для вида, закуривалъ и, сдълавъ двъ-три затяжки, швырялъ на землю.

Мало-по-малу, однако, втянулся.

Сейчасъ я выкуриваю не менѣе двадцати папиросъ въ день...

Но зато въ отношеніи картъ я несокрушимъ, какъ гранитъ.

Какъ ни пытались меня соблазнить Фрэдъ, Вонлярлярскій, "маіоръ" Зубаловъ, я остался въренъ себъ и не нарушиль данной мной клятвы.

— Что съ тобой? — въ изумленіи спрашиваль "Душа Общества". — Какая возжа попала тебѣ подъ хвостъ?.. Неужели не жаль проигранныхъ денегъ?.. Не понимаю тебя, топ cher!.. Рѣшительно не понимаю!.. Вѣдь ты однимъ штоссомъ вернешь все обратно?.. Чудакъ эдакій!.. Шампетръ!.. Суасантъ нефъ!

Потомъ, пристально посмотрѣвъ мнѣ въ глаза, взмахивалъ безнадежно рукой и отходилъ прочъ...

Между тымь, время быжить.

Уже давно начались эскадронные сборы и только теперь мы въ состояніи оцѣнить нашего новаго эскадроннаго командира, полковника Константина Адамовича Карантозова.

"Плышакь" быль тяжель, грузень, неповоротливь.

Константинъ Адамовичъ легокъ, подвиженъ и быстръ, какъ породистый аргамакъ.

"Плъщакъ" былъ инертенъ и вялъ. Его хриплый, визгливый лай не былъ созданъ для кавалерійской команды.

Константинъ Адамовичъ горячъ, какъ пламя вулкана, а его ръзкій голосъ звенитъ, какъ труба.

Сидя на своемъ темноги вдомъ жеребцв, кровномъ, статномъ, тонконогомъ арабв, онъ подскакиваетъ галопомъ къ поджидающему его эскадрону, здоровается и, сдвлавъ завздъ, взмахиваетъ своею кривой азіатскою шашкой, съ георгіевскимъ темлякомъ.

— За мной! — командуетъ лихой кавказскій полковникъ и, въ теченіе часа, носится съ нами, на самыхъ рѣзвыхъ аллюрахъ, по красносельскому полю.

Онъ не признаетъ ни шага, ни рыси, ни спѣшиванія, ни состоянія конскихъ тѣлъ.

Онъ знаетъ только два основныхъ положенія:

- 1. Остановку.
- 2. Съ мъста въ карьеръ маршъ-маршъ!..

Какъ взводный, я держусь позади, въ замкъ своего взвода. Это огромное преимущество. У меня нътъ сосъдей, никто меня не безпокоитъ, не сжимаетъ колъней, не бъетъ прикладомъ въ бокъ. Я наблюдаю только за взводомъ и держу равненіе по линіи четырехъ замыкающихъ взхмистровъ.

Кромъ того, какъ взводный, я освобожденъ отъ винтовки. Моя ключица получаетъ заслуженный отдыхъ.

Эскадронное ученье производится каждый день, не взирая ни на какую погоду, на стремительныхъ и ръзвыхъ аллюрахъ, съ преодолъніемъ препятствій, канавъ, заборовъ, лъсныхъ кручъ и болотныхъ пространствъ, съ паденіями, растяженіями сухожилій, вывихами, съ переломами реберъ и ногь.

Взводные командиры, каждый по-своему, подаютъ при-

— Атт-четливо! — звонко кричитъ "богъ ѣзды", ротмистръ Давыдъ Давыдовичъ, поднявъ кверху свой призовой стэкъ, украшенный золотой рукоятью. Онъ даетъ шпоры горячему жеребцу и лихо, гигантскимъ прыжкомъ, перелетаетъ черезъ канаву.

Борисъ Александровичъ Гиппіусъ, сидя на ворономъ "Игрунъ", подходитъ къ препятствію широкимъ размъреннымъ кентеромъ и беретъ его съ полнымъ спокой-

ствіемъ, безъ всякихъ усилій, не отдѣляясь отъ сѣдла ни на одинъ дюймъ.

Малиновый штабсъ-ротмистръ Ковако уже за нѣсколько корпусовъ суетитъ свою караковую кобылу, дергаетъ поводомъ, перепрыгиваетъ канаву какъ-то бочкомъ, зажатый въ общей кучѣ.

— Коррроче и въ шенкеляхъ! — рычитъ "Балалайка" и сыплетъ ругательствами. Онъ круто, точно вкопанный, останавливается передъ препятствіемъ, цокаетъ на сиваго мерина и, послѣ ряда неудачныхъ попытокъ, переползаетъ канаву воровскимъ способомъ, на цыганскій манеръ...

По слухамъ, предстоитъ смотръ великаго князя, автустъйшаго генералъ-инспектора кавалеріи.

Интересно, назоветь ли онь нась и теперь "всадииками безь головы"?

Есть основанія думать, что великій князь останется нами доволень.

Это не только наше предположение.

Того же мнѣнія держатся и наши взводные командиры — Давыдъ Давыдовичъ, "Балалайка", Борисъ Александровичъ, штабсъ-ротмистръ Ковако.

Последній продолжаеть, между прочимь, поддерживать со мной дружбу.

Вотъ онъ выходитъ изъ офицерскаго флигеля, въ бѣломъ, туго накрахмаленномъ кителѣ, съ гусарскими гомбочками вмѣсто пуговицъ, при лядункѣ, перевязи и шашкѣ, въ гусарскомъ кушакѣ съ болтающимися серебряными кистями, въ плотно обтягивающихъ его ляжки и выпуклый задъ малиновыхъ чакчирахъ, самодовольный, раздушенный и напомаженный, нарядный какъ какаду, какъ фазанъ, какъ райская птица, гордый и важный, какъ королевскій павлинъ.

— Черкесовъ!.. Другъ!.. — хохочетъ штабсъ-ротмистръ и хлопаетъ меня по плечу. — Ну, скажи мнѣ, въ послѣдній разъ, по совъсти, безъ шутокъ, только не ври... Антръ ну!.. Какъ ты меня находишь? Красивъ я или явтъ?

Юрій Александровичь покатывается отъ хохота:

— Ха-ха-ха-ха!.. Какъ ты сказалъ?.. Самый красивый на землв и на небв?.. Ха-ха-ха-ха!.. Спасибо тебв, спасибо!.. Ты тоже красивый!.. Лихой!.. Отчетливый!.. Пистолетъ!... Выходи въ мой полкъ!

По дорогѣ въ дежурную комнату, онъ оборачивается и привѣтливо дѣлаетъ ручкой...

Время бъжить, и уже намъчена предварительная разборка вакансій.

Я предполагаю выйти въ армію, въ одинъ изъ полковъ кавказской кавалерійской дивизіи:

"И надъ вершинами Кавказа Изгнанникъ рая пролеталъ, Подъ нимъ Казбекъ, какъ грань алмаза, Снъгами въгными сіялъ…"

Я часто задумываюсь надъ этими строками... Онъ отвъчаютъ моему настроенію... Меня привлекаетъ природа, горы, дъвственные льса... Тамъ витаетъ духъ лермонтовской романтики... Передъ моимъ взоромъ проходятъ тъни Печорина, Грушницъ го, княжны Мэри...

Наконецъ, вдали отъ столицы, я развъю тоску...

### 41.

Однажды, послѣ обѣда, я спустился къ купальнѣ, прыгнулъ въ челнокъ и сильными ударами веселъ погналъ его на противоположный берегъ озера.

Передо мной, во весь ростъ, стояла темнозеленая шапка горы, съ кудрявыми елями, съ высокими лиственницами и соснами, съ миніатюрными дачками, раскинувшимися по склонамъ.

Внизу бълълъ желъзнодорожный вокзалъ, съ буфетомъ, съ отдъльными столиками, примостившимися въ про-

хладной тъни трельяжа. На самой вершинъ горы курилось неподвижное облако.

По направленію къ Киргофу, на запотъвшихъ гивдыхъ лошадяхъ, съ пиками за плечомъ, со свистомъ, гикомъ и пъснями, тянулась сотня Лейбъ-Казаковъ...

Тихъ и тепелъ былъ день.

Солние склонялось.

Длинные косые лучи, точно застывше въ какомъ-то оцъпенъни, мягко ложились на воду, на прибрежные камыши, въ которыхъ крякали утки. Время отъ времени, вспугиваемыя всплесками веселъ, онъ срывались, кружились надъ озеромъ и подымались къ вечеръющимъ небесамъ.

Гдѣ-то, въ главномъ лагерѣ, играла военная музыка... Со стороны военнаго поля доносились звуки стрѣлковыхъ рожковъ... На ближайшей луговинѣ кричалъ дергачъ:

— Деръ-деръ!.. Деръ-деръ!..

Пахло мятой, водой, свъжимъ скошеннымъ съномъ...

Въ этихъ звукахъ и запахахъ, въ этихъ краскахъ догорающаго заката, было не мало идиллическато очарованія... Ихъ гармоническое сочетаніе дѣйствовало точно нѣжная неподкупная ласка и, одмовременно, будило печаль... Какъ будто вѣяли крылья какихъ-то далекихъ воспоминаній... Какъ будто порхала чъя-то одинокая тоскующая душа...

"И скугно, и грустно, и некому руку подать..."

Я подняль весла и опустиль ихъ концы на дно челнока. Скользя по теченію, челнокъ сталъ медленно подаваться въ сторону Виллозей, потомъ закружился на одномъ мѣстѣ и приткнулся къ стѣнѣ камыша...

Въ камышъ послышался смъхъ.

Въ густомъ тростникъ, образовавшемъ родъ маленькой укрытой лагуны, стояла бълая лодка.

Въ лодкъ, заложивъ руки за спину, круто поднявъ высокую, выпуклую, хорошо развитую грудь, устремивъ

на меня вызывающій взоръ, стояла дѣвушка, лицо которой показалось знакомымъ.

Она была въ легкой пунцовой блузкъ. Короткая юбка того же цвъта обнажала полныя ножки. На красивой гологкъ, съ цълой копной густыхъ, черныхъ, курчавящихся волосъ, лихо сидълъ алый беретъ.

Въ эту минуту она напоминала русалку, ундину, морекую сирену, только что разставшуюся съ водяною стихіей и, по какимъ-то соображеніямъ, накинувшую одежды на обнаженное тъло.

— Черкесовъ, здравствуйте! — раздался звонкій, слегка насмѣшливый голосокъ. — Не узнаете?

Дъвушка выгнала лодку изъ камыша и стала рядомъ.

Привычнымъ деиженіемъ поправила кудри, обдернула на груди блузку и снова, съ веселой улыбкой, повернулась ко мнъ:

— Такъ и не узнаете?.. Ай, какъ стыдно!.. А еще сидъли рядомъ за ужиномъ!.. Помните?.. Зимой? У Громова?.. На вечеринкъ?.. Ха-ха-ха-ха!

Дъвушка засмъялась и сверкнула двумя рядами плотныхъ бълыхъ зубовъ.

- Маруся Кудлашка? протянуль я не совсѣмъ увъреннымъ тономъ. Маруся? повториль я. Ну, да, конечно! снова засмѣялась дъвушка въ
- Ну, да, конечно! снова засмъялась дъвушка въ аломъ беретъ. Черкесовъ, садитесь ко мнъ!.. Поболтаемъ!

Я не заставиль себя упрашивать.

Милый и простой тонь, смѣющееся такъ ласково личико молодой дѣвушки, ея непосредственная манера, возбудили во мнѣ симпатію. Вдобабокь, я все еще продолжаль находиться въ томъ полуподавленномъ, меланхолическомъ настроеніи, когда участіе даже посторонняго человѣка облегчаетъ душевную боль.

Привязавъ челнокъ къ кормъ, я пересълъ въ лодку.

— Я люблю наше озеро! — сказала Маруся и мечтательно посмотръла вокругъ. — Взгляните, какъ хорошо!.. Чудно!.. Безумно!.. Вода горитъ точно золото!.. Кругомъ тишина!.. Кувшинки цвътутъ!.. Рыбки плаваютъ!..

Птички летають!.. Я каждый день катаюсь теперь на лодкь!.. Хотите, будемъ кататься вмъсть?

Я улыбнулся.

- Черкесовъ, голубчикъ, въ самомъ дѣлѣ, доставъте мнѣ удовольствіе! сказала Кудлашка и ласково посмотрѣла въ глаза. Вы мнѣ нравитесь!.. Вы особенный человѣкъ!.. Вы совсѣмъ не похожи на остальныхъ!
- Откуда вы это знаете? спросилъ я небрежнымъ и нъсколько сухимъ тономъ, оправляя на себъ гимнастерку и стягивая ее туже ремнемъ.

Кудлашка захохотала:

— Ахъ, я знаю про васъ очень многое!.. Знаю всѣ ваши секреты!.. Знаю, что вы были влюблены!.. Знаю, что стрѣлялись изъ за женщины!.. Это красиво!.. Это ши-карно!.. Мнѣ безумно нравятся романтическіе мужчины!

Маруся наклонилась ко мнь и спросила:

— Скажите мнв, кто она была?.. Брюнетка или блондинка?.. Дама изъ общества или артистка или, можетъ быть, такая же двеочка, какъ я?.. Ахъ, изъ за насъ никто не будетъ стрвляться!.. Это уже навврно!

Кудлашка опустила глаза и на минуту задумалась:

— Ну, если не хотите, не будемъ больше объ этомъ говорить!.. Я знаю, это вамъ больно!.. Это васъ можетъ разстроить!.. Черкесовъ, хотите я спою вамъ одну пѣсенку?.. "Пора начать намъ "Звѣріаду", собрались звѣри всѣ толпой.." Ха-ха-ха-ха!.. Вы не думайте, я знаю ее всю наизусть!.. Со всѣми подробностями!.. Меня научила Шурка Звѣрекъ!.. Мы съ ней большія подруги!.. Она живетъ сейчасъ въ Царскомъ!.. Вы съ ней знакомы?.. Хотите, я васъ съ ней познакомлю?.. Она милая!.. Она вамъ понравится!..

Кудлашка занимала меня въ теченіе всей прогулки.

Не умолкая ни на минуту, она мнѣ разсказывала о Школѣ и о нашихъ традиціяхъ... Объ общихъ знакомыхъ, и о своей жизни... Разсказывала о своемъ желаніи поступить на сцену и стать артисткой... Смѣялась, шутила,

брызгала мнѣ въ лицо водой, угощала напиросами и шоколадомъ.

По ея словамъ, она уже давно хотъла со мной познакомиться и, узнавъ, что я буду на громовской вечеринкъ, тотчасъ откликнуласъ на приглашеніе. Но я не обратилъ на нее, якобы, никакого вниманія и это ее огорчило.

— Черкесовъ, теперь вы отъ меня не уйдете! — хохотала Кудлашка. — Мнѣ безумно нравятся романтическіе мужчины!.. Голубчикъ, доставьте мнѣ удовольствіе!.. Будемъ вмѣстѣ кататься на лодкѣ!.. Правда?

Я молчалъ.

Но болтовня молодой дъвушки меня занимала.

Я охотно слушаль ея бесьду, невольно улыбался отъ ея веселыхъ словечекъ, отъ наивныхъ признаній, отъ звонкаго смъха, дрожавшаго надъ водой... Въ камышахъ она обыкновенно купается... Тамъ никто ее не видитъ и не тревожитъ...

Когда солнце стало совсѣмъ склоняться, я взялся за весла.

Отъ Дудергофа повъяло свъжестью.

Вдали показался дымокъ и, сверкая пылавшими стектами, длинной лентой пробъжалъ вечерній поъздъ. Въ ресторанъ зажглись огоньки. Такіе же огоньки неожиданно поползли по горъ. Со стороны главнаго лагеря по прежнему доносилась военная музыка.

Играли изъ "Пиковой Дамы"...

Уже стало совсѣмъ темно, когда мы причалили къ дудергофскому берегу. Маруся взяла съ меня объщаніе посѣтить ее, какъ нибудь, на ея дачѣ и провести съ нею день.

Скоро начнутся дожди...

Нужно пользоваться хорошей погодой...

Мы разстались друзьями. На прощанье я пожалъ ручку. Кудлашка послала мнѣ воздушный поцѣлуй и, скрываясь въ сумракѣ ночи, звонко кричала:

— Черкесовъ, смотрите же, не забывайте!..

Великій князь Николай, августфишій генераль-инспекторъ конницы, произвель смотрь въ субботу.

Эскадронъ, съ полнымъ выокомъ, при походной сѣдловкѣ, уже въ восемь часовъ утра былъ выведенъ на военное поле, подошелъ къ Лабораторной Рощѣ и сталъ фронтомъ въ направленіи на Дудергофъ.

Съ этой точки былъ ясно виденъ весь Авангардный лагерь, а Красное Село лежало, какъ на ладони.

День быль ясный, тихій, безоблачный.

Однако, не взирая на утренній часъ, воздухъ былъ душенъ, насыщенъ парами, накаленъ солнечнымъ зноемъ. Въ западной части неба накоплялись тяжелыя багровыя тучи и, на подобіе отдаленныхъ ударовъ пушекъ, грохотали громовые раскаты. Время отъ времени, пробъгалъ вътерокъ и клонилъ долу, точно морскія волны, заколосившуюся рожь и овсы.

Все предвъщало грозу...

Эскадронъ спѣшился и, держа лошадей въ поводу, ожидалъ прибытія великаго князя. Командиръ эскадрона и взводные офицеры, взволнованные предстоящимъ смотромъ еще въ большей степени нежели юнкера, обходили ряды, осматривали сѣдловку, пригонку оружія и амуниціи, давали послѣднія указанія. Впереди, на сытой, гладкой, отливающей червоннымъ золотомъ "Золушкъ", безпокойно поблескивая стеклышками очковъ, съ куцой обнаженной "селедкой" въ рукъ, сидълъ начальникъ Школы, генералъмаіоръ Павелъ Адамовичъ Плеве.

Ожиданіе было чрезвычайно томительно.

Уже прошло не менве часа, зной становился все болве ощутительнымъ и пропекалъ твло черезъ легкую ткань гимнастерки. Лошади нервно били копытами по землв, отмахивались хеостами, то здвсь то тамъ заливались горячимъ нетерпвливымъ ржаньемъ.

Наконецъ, примърно къ десяти часамъ, со стороны Краснаго Села показалась конная группа, въ составъ десятка двухъ всадниковъ. — Беликій князь!.. Вдеть! — послышались голоса.

Тотчась раздалась команда "по конямъ, садись!", сверкнули клинки, эскапронъ подравнялся и замеръ. Начальникъ училища, взявъ шашку "подъ-высь", весь какъ-то сжавшись въ крошечный, неуклюжій комочекъ, поскакалъ навстръчу короткимъ галопомъ.

Эскадронъ, съ волненіемъ, слъдилъ за этой картиной. Къ величайшему изумленію, конная группа остановилась, потомъ неръшительно сдълала нъсколько десятковъ шаговъ и неожиданно шарахнулась вразсыпную.

Туть только мы замьтили, что это быль никто иной, какъ вахмистръ Бълявскій и "штатскіе изъ манежа", возвращавшіеся съ провздки.

Между тъмъ, Павелъ Адамовичъ, по близорукости, продолжать мчаться съ поднятой для салюта шашкой. Штабсь-ротмистръ Гиппіусь даль шпоры "Игруну" и кинулся его догонять, крича во все горло:

— Ваше превосходительство, назадъ!.. Ошибка!.. Назапъ!

Эскадронъ покатывался отъ хохота...

Великій князь произвель смотрь ровно въ полдень.

Онъ прибылъ на военное поле въ сопровождении двухъ адъютантовъ и штабъ-трубача. Широкимъ махомъ, сидя на огромномъ, мышастаго цвъта, семивершковомъ гунтерь, онъ подскочиль къ эскадрону внезапно, укрытый Лабораторной Рощей, и своимъ неожиданнымъ появленіемъ спуталь всь планы.

— Здорово, Школа! — звонкимъ и рѣзкимъ, труба, голосомъ обратился великій князь къ эскадрону, слегка склонившись къ лукъ и широко разставивъ свои длинныя, какъ циркуля, ноги. Галопомъ описавъ полукругь, онъ перевель гунтера въ шагь, остановиль, поздоровался съ подъехавшимъ къ нему дробной рысцой Павломъ Адамовичемъ и началъ смотръ.

Эскадронъ представляль Константинъ Адамовичъ Карангозовъ.

Онъ лихо подлетъть къ великому князю съ рапортомъ, получилъ отъ него рядъ указаній и тъмъ же аллюромъ вернулся назадъ. Черезъ минуту, командиръ эскадрона скомандовалъ:

— Справа по одному, на двѣ лошади дистанціи, рррысью... М-а-а-ршъ!

Вытянувшись длинной кишкой, эскадронь затрусиль передь великимъ княземъ, зоркимъ проницательнымъ окомъ слъдившимъ за нашей посадкой и управленіемъ. Великій князь былъ видимо въ дурномъ настроеніи. Нервнымъ движеніемъ онъ барабанилъ стэкомъ по голенищу своего гусарскаго сапога и, время отъ времени, кидалъ короткія фразы:

- Скверно!
- Отвратительно!..
- Какъ курица, на яйцахъ сидятъ! слышались рѣзкія замѣчанія и все сильнѣй гулялъ камышевый стэкъ. Павелъ Адамовичъ, держа руку подъ козырекъ, съ виноватымъ видомъ что-то докладывалъ. Константинъ Адамовичъ Карангозовъ, слегка волнуясь, шпорилъ темногнѣдого араба. Адъютанты переглядывались между собой и улыбались.

Настроеніе эскадрона упало.

Гроза надвигалась съ объихъ сторонъ.

Все ближе доносились громовые раскаты и все суровьй и ръзче звенълъ голосъ великаго князя. Онъ подымалъ стэкъ, размахивалъ имъ по воздуху передъ самымъ носомъ Павла Адамовича и продолжалъ кидатъ короткія, сухія, какъ ударъ бича, односложныя фразы:

- Отвратительно!
- Изъ рукъ вонъ плохо!
- Вольные навздники!
- Ковбои Техаса!
- Всадники безъ головы!..

Константинъ Адамовичъ Карангозовъ не даромъ, однако, заслужилъ репутацію браваго кавалерійскаго начальника. Его мужество въ сраженіяхъ съ турками, увѣнчавшее его бѣлымъ крестомъ, не уступало отнюдь хладнокровію, стойкости, безстрашію передъ очами начальника. Другой, будучи на его мѣстѣ, давно бы потерялъ сердце, растерялся и скисъ. Замѣчанія великаго князя только подлили масло въ огонь. Самолюбіе стараго боевого кавказца было уязвлено.

Онъ подъвхалъ къ построившемуся вновь эскадрону, сказалъ несколько одобрительныхъ словъ и снова влилъ въ насъ уверенность въ своихъ силахъ. Всего несколько словъ, бодрыхъ, твердыхъ и смелыхъ — и настроение поднялось въ одно мгновенье.

- Эскадронъ, смирно! раздалась команда полковника Карангозова.
  - Шашки въ но-жны!
- Портупей-юнкеръ Черкесовъ на ординарцы къ его императорскому высочеству!
  - Эскадронъ, полевымъ галопомъ, за мной...
  - Ма-а-ршъ!

Молніей сверкнуль на солнцѣ кривой азіатскій клинокъ съ георгіевскимъ темлякомъ — и круто, съ мѣста, рванулъ эскадронъ, поднявъ за собой облако пыли, лязгнувъ жестко стременами, шашками, мундштучными цѣпками. Выскочивъ на бугоръ, эскадронъ тотчасъ скрылся за скатомъ.

Одновременно, давъ шпоры "Экватору", я вынесся изъ строя и подлетъль съ рапортомъ къ великому князю...

Онъ стоитъ отъ меня всего въ какихъ нибудь пяти шагахъ, широко раздвинувъ въ съдлъ длинныя ноги, опираясь рукой о луку англійскаго съдла, стройный и худощавый, въ темносиней венгеркъ съ золотыми шнурами, съ алой лейбъ-гусарской, заломленной на затылокъ фуражкой. Его сухое надменное породистое лицо, съ рыжеватой бородкой и подкрученными кверху усами, его холодные жесткіе стальные глаза смотрятъ на меня съ нескрываемымъ изумленіемъ. Онъ пытается словно воскресить что-то въ своей богатой памяти, спрашиваетъ себя и не находитъ отвъта.

Тогда онъ поворачивается къ Павлу Адамовичу, указываетъ на меня камышевымъ стэкомъ и получаетъ какоето объясненіе. Великій князь вторично пронизываетъ меня въ упоръ суровымъ внимательнымъ взглядомъ, неопредъленно киваетъ нъсколько разъ головой и переводитъ взоръ въ сторону несущагося вскачь эскадрона...

На этотъ разъ, нужно признаться по совъсти, эскадронъ оказался на подобающей ему высотъ. Юнкера Школы вполнъ оправдали оказанное имъ довъріе и не осрамили эскадроннаго командира. Со стороны были прекрасно видны всъ эволюціи — быстрое вытягиваніе взводной колонны, крутые повороты налъво и направо-кругомъ, "восьмерка" на полевомъ галопъ, молніеносное построеніе фронта и, наконецъ — атака на полномъ карьеръ.

Двѣнадцать разъ ураганомъ леталъ я впередъ и назадъ, передавая отъ имени великаго князя новыя приказанія. Двѣнадцать разъ эскадронъ исполнялъ ихъ безъ единой осѣчки, на широкихъ рѣзвыхъ аллюрахъ, соблюдая сомкнутость, равненіе, интервалы, дистанцію.

Голосисто заливались разгоряченные кони и облака пыли носились за эскадрономъ, по временамъ укрывая его совершенно отъ взоровъ...

Суровое лицо великаго князя стало значительно мягче. На тонкихъ сжатыхъ губахъ зазмѣилась предательская улыбка. Онъ даже произнесъ, въ сторону адъютантовъ, нѣсколько одобрительныхъ фразъ и, въ заключеніе, обернувшись, бросилъ штабъ-трубачу:

## — Коноводы!

Звонко запѣла надъ самымъ ухомъ труба и серебристая дробь ситнала, выражающая благодарность начальника, зарокотала по военному полю:

## "Коноводы поскорьй Подавайте намъ коней!..."

Издалека, въ отвътъ, донесся радостный ревъ эскадрона: — Рады стараться, ваше императорское высочество!.. Великій князь вынуль изъ кармана золотой портситаръ и закурилъ папиросу. Выпустивъ клубами дымокъ, жодалъ руку Павлу Адамовичу, козырнулъ и тронулъ шенжелями коня.

На мгновенье его взоръ снова остановился на мив:

- Ординарецъ, спасибо за службу!.. Лихо, точно, •тчетливо!.. Молодецъ!.. Гдѣ я съ вами имѣлъ честь познакомиться? — неожиданно задаетъ онъ вопросъ.
- На мосту Поцълуевомъ, ваше императорское высочество!

Великій князь усмѣхнулся.

— Нахалъ! — произнесъ генералъ-инспекторъ коннецы, усмъхнулся вторично и, шутливо погрозивъ стэкомъ, поднялъ коня въ галопъ...

Тучи несутся все ниже...

Громовой ударъ, точно залиъ стопушечной батареи, потрясаетъ военное поле...

Водяные бичи низвергаются съ неба и, въ одно мгновенье, просъкаютъ насквозь...

### 43.

Тантъ Мари еще не увхала на кислыя воды и продолжаетъ оставаться пока въ столицв. Иногда только, время отъ времени, навъщая своихъ друзей, вывъзжаетъ въ Царское, въ Гатчину, въ Петергофъ.

Въ одно изъ воскресеній я ее посьтиль.

Марія Васильевна крѣпко обняла меня, поцѣловала, усадила рядомъ съ собой.

— Георгій, ну какъ твое здоровье? — озабоченно спросила меня тетушка. — По моему мнѣнію, ты выглядишь не хорошо!.. Похудѣлъ, поблѣднѣлъ, спалъ снова съ дица!.. Бѣдный мой мальчикъ!.. Все не можешь еще позабыть Анечки?.. Понимаю тебя, мой дружокъ!.. Ну, дастъ Богъ, все образуется!.. На все воля Божья!

Тантъ Мари вынула платокъ, и, на минуту, приложила къ глазамъ.

— Господи, кто бы подумаль, что дѣла графа такъ пошатнулись? — продолжала Марія Васильевна. — Воттужъ истинно точно громъ посреди чистаго неба!.. Евдокія Валерьяновна, передъ отъѣздомъ, разсказала мнѣ все!.. Плакала она, бѣдная, убивалась!.. Винила во всемъ не столько графа, сколько себя!.. А тебя-то какъ сожалѣла — и передать невозможно!.. Чудная женщина!.. Рѣдкая женщина!.. Такихъ нынче днемъ съ огнемъ не сыскать!

Тантъ Мари на минуту задумалась:

— А кто, по существу, во всемъ виноватъ?.. Какъ ты полагаешь, мой другъ?.. Да онъ же, его сіятельство, добръйшій Михаилъ Николаевичъ!.. Видите-ли, для него наши профессора не годятся?.. Наши минеральныя воды ничего не стоютъ по сравненію съ заграничными?.. Нашъ климатъ для него вреденъ?.. Вотъ оно какъ?... Придумалъ себъ бользнь и катаетъ по французскимъ да по итальянскимъ курортамъ!.. Замъсто того, чтобы въ Графскомъ сидъть да хотя бы однимъ глазкомъ за хозяйствомъ прислатривать, такъ нътъ же, лучше денежки въ карты просвистывать!.. Въ рулетку, въ баккара, въ шменъ-де-феръ!.. Что ты скажешь?.. Въ послъдній-то разъ, какъ оказывается, сто тысячъ оставилъ?.. Шутка сказать — сто тысячъ рублей?

Я молчалъ.

- Вотъ, мой дружокъ, гдѣ корень-то зла притаился!.. Деньги счетъ любятъ, сколько бы ихъ не было! продолжала Марія Васильевна и снова на минуту задумалась. Да, кстати! неожиданно обратилась ко мнѣ тантъ Мари. Давно хотѣла тебя спросить!.. Все забывала!.. Коня ты себѣ купилъ?
- Какъ же, тетушка, какъ же! отвътилъ я, не сморгнувъ глазомъ. Кобылу "Заиру"!.. Чудныхъ кровей!.. Выъздки идеальной!.. Темногнъдая, пяти вершковъ, четырехъ съ половиною лътъ отъ роду!.. Завода графини Браницкой!..
  - Адскій шикъ!.. Крррасота! воскликнуль я съ

горькой усмѣшкой и, повернувшись къ тетушкѣ, добавилъ:

- Вы оказали миѣ огромное одолженіе!.. Я этого никогда не забуду!
- Ну, а насчетъ полка?.. Чай, намътилъ уже?.. Куда думаешь выходить?
- Вотъ этого, тетушка, опредъленно сказать не моry!.. На предварительной разборкъ записалъ Нижегородскій драгунскій Его Величества полкъ!.. Надо полагать туда и выйду!
- Въ армію? спросила, съ изумленіемъ, тантъ Мари.

Я утвердительно кивнуль головой...

Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, опустивъ голову, Марія Васильевна сидѣла въ полномъ молчаніи. На ея крупномъ лицѣ, съ сѣдѣющими бровями, съ тяжелымъ двойнымъ подбородкомъ и бородавкою на лѣвой щекѣ, зашграло какое-то особое выраженіе. Глубоко вздохнувъ, она перевела взоръ на меня и спросила:

— Однако, почему же въ армію?.. Ты вѣдь права-то имѣешь?

Я улыбнулся.

- Права-то у меня, тетушка, есть!.. Не хватаетъ кое-чего другого!.. На сто рублей въ гвардіи не проживешь!.. Матушка больше этой суммы давать не можетъ!.. У нея на рукахъ Жанчикъ и Валечка!.. Это я тоже имѣю въ виду!
- Да, наконець, продолжаль я, почему не выйти мив въ армію?.. Нижегородскій драгунскій полкъ блестящій полкъ!.. Георгіевскій штандарть съ широкими лентами!.. Двойныя георгіевскія петлицы!.. Шестнадцать серебряныхъ трубъ!.. Какъ вамъ это понравится?.. Полкъ стоитъ на Кавказв!.. Будете прівзжать на кислыя воды будемъ съ вами встрвчаться!

Марія Васильевна улыбнулась.

— Эхъ, и зеленъ же ты, какъ погляжу! — покачавъ головой, произнесла тантъ Мари. — Онъ все про штандартъ, да про трубы съ петлицами!.. Словъ нѣтъ, кто осудитъ боевыя-то ваши отличія?.. Кровъ проливали за родину!.. Храбро сражались въ бояхъ!.. Это вѣрно!.. А вотъ о будущемъ ты не подумалъ!.. Въ арміи карьеры не сдѣлаешь!... Будешь тянуть лямку всю жизнъ!.. Такъто, иой другъ!

Я молчаль.

Тетушка, въ свою очередь, замолчала.

— Ну, а если, допустимъ, я бы положила тебъ еще отъ себя сто рублей? — нъсколько растягивая слова, спросила тантъ Мари. — Ты бы могъ служить въ гвардіи?

Эти слова были столь неожиданны, что первое время я не зналь, что отвътить. Потомъ, овладъвъ собой, произнесъ слегка взволнованнымъ голосомъ:

- Безъ сомнанія, тетушка!.. При этихъ условіяхъ, я бы могъ выйти въ гвардейскій полкъ!
- Мы объ этомъ еще потолкуемъ! сказала Марія Васильевна и направилась со мною въ столовую...

#### 44.

Съ каждымъ днемъ, "волнение производства" охватываетъ насъ все сильнъе.

Мы заняты теперь этимъ серьезнымъ вопросомъ, думаемъ только о немъ, и все остальное, само собой разумъется, отходитъ на второй планъ.

Почти совсёмъ прекратился юнкерскій цукъ, тёмъ бол'ве, что утратилъ свое значеніе. "Зв'єри" вполн'є добросов'єстно усвоили всіє традиціи, лихо отдаютъ честь, изучили до мелочей формы, отличія, стоянки кавалерійскихъ полковъ, на зубокъ знаютъ всю "Зв'єріаду".

Понятно, время отъ времени, мы ихъ подтягиваемъ. Но это дѣлается больше для шутки, отъ нечего дѣлать, чтобы "звѣри" не распускались. Если выйти на перед-

нюю линейку, время отъ времени, еще раздаются грозныя восклипанія:

- Трррепещи, молодежь!
- Видъ веселый, но безъ улыбокъ!
- Молодой баронъ Нолькенъ, разскажите исторію вашей первой любви?
  - Молодой Церетели, что такое прогрессъ?
- Прогрессъ есть константная эксибиція секуляр-
  - Правильно, молодой!
- Молодой Замараевъ, разскажите "Стоянку Ямбургскаго полка"?

Это забавное, не совсъмъ приличное стихотвореніе, согласно традиціи, каждый долженъ знать наизусть.

Ямбургскій драгунскій полкъ — отличный строевой полкъ.

Но благодаря своей ужасной стоянкь, не пользуется успъхомъ при разборкъ вакансій. Въ этотъ полкъ выходять, по преимуществу, юнкера другихъ кавалерійскихъ училищъ — Елисаветградскаго и Тверского.

# "Сърый день мерцает слабо, Я гляжу вт окно..."

Такъ начинается это знаменитое стихотвореніе, принадлежащее перу не Михаила Юрьевича Лермонтова, а другого, пожелавшаго остаться неизвъстнымъ поэта.

Въ немъ встръчаются весьма удачныя строфы. Попадаются и такія, которыя, при всемъ желаніи, нельзя произнести вслухъ. Имъются и вполнъ невинныя строчки:

> "Стоит стрижена березка, Баба крестит лобъ. И соплей объ землю хлестко Бъетъ прохожій попъ!.."

Это любимое стихотвореніе Дробышевскаго, которымъ онъ, первое время, допекалъ молодежь. За малѣй-

шую опибку поворачивать налѣво-кругомъ, раздавать щедро наряды, приказывать явиться взводному вахмистру...

Очень насмѣшила насъ исторія съ "Балалайкой" и Волкушонкомъ.

Волкушонокъ — "штатскій изъ манежа", маленькій жалкій уборщикъ, съ въчно гноящимися глазами, забитый. затрепанный до послъдней возможности.

"Балалайка", въ сопровождении дежурнаго эстандарта, дѣлалъ какъ-то ночной обходъ конюшенъ и поймалъ Волкушонка, занимавшагося непотребствомъ. Онъ накрылъ его въ ту минуту, когда Волкушонокъ, зайдя въ станокъ къ кобылѣ "Красоткъ", взобрался на табуретку и...

По существующему закону, подобное преступление карается каторжными работами.

"Балалайка", однако, ограничился тѣмъ, что накричалъ на бѣднаго Волкушонка, изругалъ самыми сочными выраженіями изъ своего лексикона и, закативъ ему оплеуху, на другой день, подъ какимъ-то предлогомъ выгналъвонъ.

Все же эта исторія получила огласку и дала намъ поводъ лишній разъ посм'вяться...

Особыхъ новостей нътъ.

Въ газетахъ много пишутъ объ отважномъ полетѣ, на воздушномъ шарѣ, шведскаго инженера Андре, съ цѣлью отыскатъ сѣверный полюсъ. Это насъ, въ сущности, мало трогаетъ, по той причинѣ, что "Сѣверный Полюсъ" давно нами отысканъ.

Пишутъ что-то о предстоящей войнѣ между испанцами и американцами. Но это такъ далеко, что едва-ли въ состояніи возбудить особенный интересъ.

Вводится винная монополія.

Это должно заинтересовать и порадовать Громова, такъ какъ водка, по слухамъ, станетъ въ полтора раза дешевле.

Наконецъ, вводится золотая валюта.

Это должно огорчить Дробышевскаго, такъ какъ дѣвочки станутъ въ полтора раза дороже...

Время бъжитъ и каждый часъ приближаетъ насъ къ тому завътному дню, когда мы надънемъ, наконецъ, золотые и серебряные погоны съ двумя корнетскими звъздочками.

По вечерамъ, сидя съ Громовымъ и Дробышевскимъ передъ баракомъ, мы ведемъ продолжительныя бесёды на эту тему.

Вотъ сейчасъ, три однокашника, "Три Мушкетера"
— Атосъ, Портосъ и Арамисъ, мы еще находимся вмъстъ.
Вспоминаемъ кадетскій корпусъ...

Боже, какимъ унылымъ, какимъ далекимъ кажется намъ это время!...

Вспоминаемъ два года, проведенные въ "славной гвардейской Школъ"... Милыя, свътлыя воспоминанія!... Все промелькнуло, какъ праздникъ, точно сказочный сонъ!..

Черезъ полтора мѣсяца будемъ произведены въ офицеры и разлетимся во всѣ концы...

Дробышевскій перебираетъ струны гитары, мечтательно закатываетъ глаза, бормочетъ:

> "А помнишь, какт бывало, Ты пъсни мнъ пъвала Въ заката тихій гаст, Въ заката тихій гаст?.."

Съ нетерпъніемъ ожидаемъ мы этого дня, когда смънимъ, наконецъ, бълую гимнастерку на офицерскій мундиръ... Когда вступимъ, по настоящему, въ ряды императорской арміи, на путь воинской славы, доблести, великольпныхъ подвиговъ на поляхъ сраженій.

Ахъ, если бы только къ этому времени подоспѣла какая нибуль война!

Съ турками, съ австріяками, съ нѣмцами, со всѣмъ міромъ!

Какія думы, какія грезы и чувства не наполняють наши молодыя сердца?..

Съ волненіемъ ожидаемъ мы этого дня и, одновременно, сожальемъ о предстоящей разлукъ.

Это неизбъжно!.. Это неотвратимо!

Кажъ обидно, что мы не можемъ выйти всѣ трое въ одинъ полкъ!..

"И мгались мы куда-то, Откуда нътз возврата, Куда дороги нътз, Куда дороги нътз!.."

Благодаря добротъ тетушки Маріи Васильевны, которая опредъленно ръшила мнъ помогать, передо мной открывается широкій выборъ.

Я могу выйти въ гвардію.

Конечно, для Кавалергардовъ корни моего родословнаго древа недостаточно глубоки. Служба въ Конной Гвардіи и въ Лейбъ-Гусарахъ требуетъ значительныхъ средствъ.

Я начинаю склоняться въ сторону кирасирской бригады.

Это сравнительно скромныя и, вмѣстѣ съ тѣмъ, старыя, боевыя, заслуженныя части, основанныя еще Петромъ Великимъ. Мнѣ нравится ихъ стоянка — Царское Село и Гатчина. Мнѣ нравится ихъ блестящая форма — золотая каска съ двуглавымъ орломъ, тяжелая рыцарская кираса, бѣлый мундиръ, длинный кирасирскій палашъ.

Я видъль бригаду, въ послъдній разъ, на майскомъ парадъ.

Она произвела на меня роскошное впечатльніе.

Тантъ Мари совътуетъ мнъ выходить въ синіе Кирасиры, шефомъ которыхъ состоитъ вдовствующая императрица... До производства остается всего одинъ мъсяцъ.

Уже давно "дежурятъ" у насъ полки и, каждый день, на дверяхъ барака прикръпляется широкій плакатъ, на которомъ выводится крупными печатными буквами:

"Сегодня дежурным в назнагается 30-ый драгунскій Ингерманландскій полкв!"

Завтра дежурнымъ будетъ — 29-ый драгунскій Одесскій... Посл'взавтра — 28-ой драгунскій Новгородскій... Съ кажимъ нетерп'вніемъ ожидаемъ мы того дня, когда дежурнымъ будетъ назначенъ — 1-ый лейбъ-драгунскій Московскій!..

Изъ Главнаго Штаба прислали, наконецъ, вакансіи На дняхъ состоялась окончательная разборка.

Въ порядкъ старшинства выпускныхъ балловъ, причемъ портупей-юнкера имъютъ преимущество передъ другими, каждый изъ насъ знакомится со спискомъ и противъжелаемаго полка ставитъ свою фамилію.

Происходять интересныя сцены.

Въ одни полки нътъ вовсе вакансій.

Въ другіе, наоборотъ, имѣются въ большомъ количествъ.

Одни юнкера не могутъ выйти въ гвардейскій полкъ по недостатку балловъ.

Другіе — по недостатку средствъ.

Между отдъльными юнкерами происходять споры, торгь, уговоры, просьбы уступить тотъ или другой полкъ. Иногда приходять къ взаимному соглашенію. Въ отрицательныхъ случаяхъ приходится подчиниться судьбъ... Бъдняга Дробышъ-Дробышевскій, мечтавшій два года

Бѣдняга Дробышъ-Дробышевскій, мечтавшій два года о гусарскомъ мундирѣ Гродненскаго полка, принужденъ выйти въ армію.

Ахъ, какъ мечталъ онъ о зеленомъ доломанъ, расши-

томъ серебряными филитрановыми шнурами, о малиновыхъ чакчирахъ съ серебрянымъ галуномъ, о парадномъ, опущенномъ бобровымъ мѣхомъ ментикѣ, о пыкной бобровой шапкѣ съ бѣлымъ султаномъ и о кривой сверкающей саблѣ, съ легкой, мелодичной, ни съ чѣмъ не сравнимою музыкой волочащейся по землѣ!..

Станиславъ Станиславовичъ не натянулъ "гвардейскаго" балла.

Но это его не обезкуражило.

Онъ не теряетъ надежды выйти въ гвардію впослѣдствіе, съ "прикомандированіемъ".

Станиславъ Станиславовичъ пробъжалъ списокъ, усмъхнулся и записался въ 41-ый драгунскій Ямбургскій жолкъ, въ тотъ самый полкъ, о стоянкъ котораго такъ добросовъстно распъвалъ въ теченіе года:

"А-а-афицерг выходитг вт Ямбургцы, Вт Ямбургцы, Вт Ямбургцы!.."

Сашка Громовъ никогда не имълъ въ виду гвардіи. Честолюбивыми соображеніями онъ не руководствуется. О карьеръ не помышляетъ. Ему важно находиться побляже къ своему орловскому имънію и, по этой причинъ, онъ записался въ 51-ый драгунскій Черниговскій полкъ.

Что касается меня, я опредѣленно остановился на Кирасирахъ Ея Величества.

Положеніе осложняется тімь обстоятельствомъ, что вакансій прислано три, а записалось насъ четверо. При этомъ, младшій изъ насъ по балламъ, сынъ вліятельнаго, имінощаго большія связи лица, записался по высочайшему повелінію.

Создавшееся, въ данномъ случав, положение можетъ разръшить только полкъ.

Кромѣ того, въ соотвѣтствіи съ установленною въ гвардейскихъ частяхъ традиціей, мы обязаны, предварительно выхода, представиться обществу офицеровъ.

Все это, вмѣстѣ взятое, вноситъ большую неопредѣ-

Мой пріятель, взводный капраль четвертаго взвода, Борись Сильверсвань, озабочень не меньше меня.

Мы сидимъ у входа въ баракъ, на ступеняхъ крыльца, выходящаго на военное поле, и дълимся соображеніями.

Какъ разръшить этотъ вопросъ?.. Какъ отыскать удовлетворяющее всъхъ насъ ръшеніе?.. Нътъ сомивнія, что одинъ изъ четырехъ кандидатовъ будетъ забаллотированъ?

Что делать въ этомъ случае?

Остается единственный выходъ — Кавказъ!..

Борисъ на минуту умолкаетъ, задумывается и машинально, какъ бы про себя, начинаетъ импровизировать:

— Я вхалъ на перекладныхъ изъ Тифлиса... Вся поклажа моей телвжки состояла изъ одного чемодана, который до половины былъ набитъ путевыми записками о Грувіи... Большая часть изъ нихъ, къ счастью для васъ, потеряна, а чемоданъ съ остальными вещами, къ счастью для меня, остался цвлъ...

Борисъ останавливается и продолжаетъ:

— Ужъ солнце начинало прятаться за снъговой хребеть, когда я въъхаль въ Койшаурскую долину... Осетинъмзвозчикъ неутомимо погонялъ лошадей и во все горло распъвалъ пъсни... Славное мъсто эта долина!.. Со всъхъ сторонъ неприступныя горы, красноватыя скалы, обвъщанныя зеленымъ плющомъ... Послушай, Черкесовъ! — обращается ко мнъ Борисъ и въ его голосъ звучитъ нота раздраженія и досады. — Я всетаки своего права уступать не намъренъ!.. Это мое окончательное ръшеніе!.. У меня всъ преимущества!.. Если меня не примутъ почему либо въ полкъ, я подаю рапортъ на высочайшее имя!

Я пытаюсь его успокоить, но чувствую, что мои артументы не имъютъ ни увъренности, ни силы. Я нахожусь точно въ такомъ положеніи и сознаю, что въ вопросъ о принятіи въ полкъ играютъ роль не столько служебныя преимущества, сколько обстоятельства иного рода.

И мы расходимся...

А служба течетъ прежнимъ порядкомъ.

Днемъ мы заняты эскадронными сборами, развѣдкой, сторожевкой, подготовкой къ смотру, стрѣльбой изъвинтовокъ и глазомѣрнымъ опредѣленіемъ разстояній. Вечеръ находится въ нашемъ распоряженіи. На лучшихъ ѣздоковъ эскадрона возложена доѣздка молодыхъ лошадей.

Уже прошли скачки на "Императорскій Призъ" и на

"Кубокъ Главнокомандующаго"...

Уже прошла "Заря съ церемоніей" и высочайшій объвзять красносельскаго лагеря...

Впереди остаются маневры и царскій парадъ...

Однажды вечеромъ, находясь въ меланхолическомъ настроеніи, я вспомниль о Марусь Кудлашкъ и ръшилъ покататься съ нею по озеру.

Очередную провздку молодой лошади можно было поручить училишному берейтору.

Я разыскаль у конюшень Белявскаго и, посуливь ему три целковыхь на чай, попросиль меня заменить.

— Напръетъ мнъ за васъ, господинъ Черкесовъ! — важно произнесъ вахмистръ, по привычкъ покручивая усы и щелкая хлыстомъ по ботфортамъ. — Отъ его высокоблагородія командира эскадрона напръетъ!.. Ну, да ладно!.. Эй ты, холера! — крикнулъ онъ въстовому, державшему мою лошадь. — Давай сюды "Охвелію!.. Свынячая морда!..

Я спустился къ купальнъ, прыгнулъ въ челнокъ и направился къ камышамъ.

Тихо опускался бронзовый вечеръ...

Заходящее солнце прощальными поцелуями прикаса-

Сладжая грусть была разлита въ природъ...

"Если жизнь тебя обманетъ — Не пегалься, не сердись, Въ гасъ унынія смирись..." вспомнились мн<sup>±</sup> почему-то слова поэта, и такимъ правдивымъ, такимъ значительнымъ и глубокимъ показался ихъ смыслъ.

"Сердце будущимъ живетъ, Настоящее уныло, Все мгновенно, все пройдетъ, Что пройдетъ, то станетъ милымъ!.."

Въ теченіе часа и болье я катался по озеру, но отыскать Маруси не могь...

Уже ползли сумерки, когда я причалиль къ купальнъ. Свъжій вътерокъ разносилъ запахъ камыша и луговыхъ травъ... Изъ конюшенъ доносилось сонное фырканье лошапей...

Когда я вышелъ на берегь и обернулся — сливая дачные огоньки съ мерцавшими звъздами, черной шапкой темнълъ Дудергофъ...

#### 46.

Гатчина отмънно хороша зимою, въ добрую рождественскую пору, когда заваленная по самую маковку снъгомъ, сверкаетъ на солнцъ своей пушистою шубой.

Но и лѣтомъ не лишена она поэтическаго очарованія. Весь городокъ точно утонуль въ бѣлыхъ и лиловыхъ сиреняхъ, въ зеленыхъ елочкахъ, въ кленовыхъ аллеяхъ. Кругомъ вьются уютныя улички, раскинуты дачки, нарядные домики, барскіе усадебные хоромы, а въ центрѣ лежитъ старинный паркъ Пріоратъ, съ небольшимъ озеромъ и замкомъ съ высокими башенками, въ которомъ проживалъ нѣкогда гросмейстеръ мальтійскаго ордена графъ Литта.

А дальше видивются желтые массивы кирасирскихъ казармъ и примыкающій едва не вплотную величественный царскій дворецъ, со своимъ знаменитымъ "Зввринцемъ", съ Егерской Слободой, съ псарнями и псарями, ловчими, довзжачими, со всею царской охотой и ел начальникомъ, сввтлъйшимъ княземъ Голицынымъ...

Намъ не пришлось даже брать извозчиковъ.

Станція балтійской жельзной дороги расположена въ двухъ шагахъ отъ полка.

Пройдя такъ называемую Бомбардирскую Слободу, мы сразу увидъли памятникъ императору Павлу Петровичу, въ видъ высокаго обелиска, увънчаннаго характерной фигурой, въ треуголкъ, въ прусскомъ камзолъ, съ тростью въ рукъ. У памятника, сверкая начищенной каской, столять часовой.

Рядомъ виднѣлся садикъ, обнесенный ажурной рѣшоткой.

Въ глубинъ бълълъ особнякъ, красивое каменное двухъэтажное зданіе, въ которомъ помъщался полковой клубъ. А за нимъ тянулись свътло-желтые корпуса четырехъ эскадроновъ, съ бълыми надписями на синемъ полъ, полковой штабъ, учебная и трубаческая команды, конюшни, манежи, гауптвахта, кузница, церковь, полковой околодокъ...

Насъ ожидали.

На открытой террасѣ, выходящей въ садикъ полкового собранія, съ цвѣточными клумбами и на диво выметенными дорожками, уже находилось человѣкъ до пятнадцати офицеровъ, одни въ сюртукахъ, другіе въ однобортныхъ вицъ-мундирахъ кирасирской дивизіи. Во всю ширину балкона стоялъ обѣденный столъ, съ сервированною закуской, графинчиками съ водкою и виномъ, съ большой серебряной чашей для крюшона или шампанскаго.

Офицеры уже издали глядъли на насъ и улыбались.

Мы подошли, представились, обмѣнялись рукопожатіями. Насъ усадили тотчасъ за столъ. Мы сидѣли въ разныхъ углахъ, окруженные со всѣхъ сторонъ, пили вино, отвѣчали на задаваемые вопросы, старались держаться съ подобающей скромностью. Насъ угощали съ большою любезностью, чокались съ нами, шутили, смѣялись.

Портупей-юнкеръ Случевскій произвелъ впечатлѣніе своимъ гигантскимъ ростомъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ выше всѣхъ едва-ли не головой и, по внѣшнему виду, отвѣчалъ типу полка исключительнымъ образомъ.

### Офицеры смѣялись:

— Ну, васъ придется зачислить сразу въ эскадронъ Ея Величества!.. Вы будете самый высокій во всей кирасирской дивизіи!.. Пожалуй, повыше самого графа Комаровскаго изъ Конной Гвардіи!..

Его заставляли приподыматься, надъвали на голову кирасирскую каску съ гренадой и, глядя на саженную фигуру, въ изумленіи разводили руками.

Весьма повезло "Замкни Току" — душкъ-Анатолю, портупей-юнкеру Сахарову.

Офицеры тотчась разыскали ему столовое серебро его отца, служившаго въ полку лѣтъ тридцать тому назадъ. По старинной традиціи, съ выходомъ въ полкъ, каждому офицеру пріобрѣтается столовый приборъ, на которомъ вырѣзается его фамилія и годъ производства.

Борисъ Сильверсванъ и я щегольнули тремя нашивками взводнаго капрала. Кромъ того, весьма выгодное впечатлъніе произвела моя призовая офицерская шашка.

Завтракъ продолжался нъсколько часовъ.

Офицеры держали себя очень просто, ухаживали за нами, какъ внимательные хозяева, на перебой угощали закусками, потчивали водкою и виномъ, вели пріятельскую бесѣду.

Потомъ кто-то позвалъ трубачей.

Потомъ появился хоръ балалаечниковъ четвертаго эскадрона.

Йослѣ завтрака повели осматривать полковое собраніе...

Оно было недавно отстроено и считалось однимъ изъ наряднъйшихъ въ полкахъ гвардейской конницы.

Въ бѣломъ парадномъ двухсвѣтномъ залѣ висѣлъ портретъ Основателя, императора Петра I, въ натуральный ростъ, въ широкой золотой рамѣ. По карнизу зала шли лѣпныя надписи — Полтава, Лѣсная, Пирна, Берлинъ, Бородино, Лейпцигъ, Феръ-Шампенуазъ, Парижъ.

Въ роскошной комнатѣ шефа полка, въ такъ называемой "комнатѣ императрицы", съ тонкой орѣховой мебелью, обитой въ цвѣтъ полка синимъ шелкомъ, глядѣли со стѣнъ изображенія вдовствующей императрицы Маріи Феодорогны, покойной государыни Маріи Александровны и другихъ вѣнценосныхъ полковниковъ, шефовъ полка императрицы Анны Іоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II Алексѣевны.

На другихъ ствнахъ висъли портреты служившаго когда-то въ полку покорителя Кавказа, фельдмаршала князя Барятинскаго, и старыхъ полковыхъ командировъ полковника Яна Портеса и принца Ангалътъ-Бернбургскаго, генераловъ — князя Семена Волконскаго, Толстого, Дашкова, генералъ-поручика Ивана Михельсона, барона Розена, Жадовскаго, Хрущова, графа Протасова-Бахметьева, Гревса, Арапова, Лермонтова, Боборыкина и прочихъ.

Прекрасное впечатлъніе производила гостиная, съ цънными портьерами и коврами, съ тяжелой, обитою тисненою кожею мебелыо, глубокими креслами и диванами, съ бронзовой арматурой, канделябрами, люстрами, съ полковыми альбомами въ дорогихъ кожаныхъ переплетахъ и "золотой книгой" съ автографами высочайшихъ особъ.

Столовая была въ голландскомъ стилъ.

Потолокъ былъ забранъ массивными дубовыми балками. Въ одномъ изъ простѣнковъ бѣлѣлъ каминъ. Мебель была сработана изъ, обтянутаго прочною кожей, того же темнаго тяжелаго дуба. Въ примыкающей буфетной комнатѣ была широкая мраморная стойка, а въ глубинѣ — выложенный раковинами бассейнъ, со струею фонтанчика, съ плескавшимися форелями, лососками и налимами.

Наверху находилась читальня съ библіотекою и съ зерцаломъ... Общирная, съ широкимъ окномъ въ залу, бильярдная комната... Помъщеніе для дежурнаго офицера, съ мягкими турецкими отоманками и карточными столами...

Все это создавало впечатление изысканнаго комфорта,

порядка, уюта и благольпія, освященныхъ выяніємъ исторической старины...

Окруженные офицерами, мы побывали въ манежахъ, въ конюшняхъ, въ помѣщеніяхъ эскадроновъ и снова вернулись въ собраніе.

На террасъ, за тъмъ же столомъ, былъ сервированъ дессертъ — чай, кофе, фрукты, ликеры... Поперемънно играли балалаечники и трубачи... Гремълъ хоръ полковыхъ пъсенниковъ:

"Чудный мъсяцъ плыветь надъ ръ-кою, Все въ объятьяхъ ногной тиши-ны, Нигего мнъ на свътъ не на-а-до — Любоваться твоей кра-со-той!.."

Настроеніе было живое, непринужденное...

Передъ отъвздомъ, когда простившись съ любезно принимавшими насъ офицерами, мы уже готоеились по-кинуть собраніе, старшій полковникъ, Ипполитъ Алексвевичъ Еропкинъ, высокій, стройный, точно корнетъ, съ грубоватымъ и жесткимъ солдатскимъ лицомъ, пригласилъ насъ въ "комнату императрицы" и произнесъ:

— Господа юнкера і.. Вы произвели отличное впечатленіе!.. Но ваканцій, къ сожальнію, три!... Каждый изъвасъ получить отъ меня письмо!

И протянувъ свою огромную лапу, отпускаетъ домой...

47.

Сегодня — день величайшаго торжества.

— Боже, какая радость, какое великое счастье!..

Ну, само собой разумѣется, я уже влюбленъ въ полкъ. Я очарованъ не только пріемомъ, но рѣшительно всѣмъ, начиная отъ этого милаго садика передъ офицерскимъ собраніемъ, кончая золотой пуговицей на сюртукѣ старшаго полковника.

Какъ хороша будущая полковая квартира — этотъ тихій идиллическій городокъ, потонувшій въ сиреняхъ, въ зеленой хвов, въ густой листвв липъ, кленовъ, каштановъ, находящійся всего въ часовомъ разстояніи отъ столицы!...

Какъ ласкаетъ взоръ это мягкое сочетаніе синяго и бълаго цвъта съ золотомъ, которое выражено во всемъ — на погонахъ, на офицерскихъ и солдатскихъ фуражкахъ, на шелковой мебели клуба, на переплетахъ книгъ полковой библіотеки, даже въ надписяхъ передъ входами въ эскадроны, въ конюшни, въ манежи!..

Что за прелесть господа офицеры, мои будущіе командиры, сослуживцы, друзья — полковникъ Еропкинъ, ротмистръ Авенаріусъ и Дроздъ-Бонячевскій, поручики Гулькевичъ и князь Кольцовъ-Масальскій, корнеты Араповъ, Крыловъ и Свѣчинъ, Лазаревъ и Корвинъ-Круковскій, Максимовичъ, фонъ Шведеръ, Пржевальскій, братья Талюша и Палюша Мордвиновы!

А люди, эти черноволосые молодые гиганты, по преимуществу изъ южныхъ губерній великаго царства россійскаго?..

А лошади, эти огромные, рыжіе, широкозадые, отливающіе атласомъ слоны?..

Прислушайтесь къ музыкѣ фразы?.. Какъ красиво и гордо она звучитъ:

"Лейбъ-Гвардіи Кирасирскій Ея Велигества полкъ"...

Но одновременно меня охватываетъ тревога.

- Что сулить рокъ?
- Попаду-ли я въ число трехъ счастливыхъ избранниковъ, передъ которыми откроются двери полка?

Я волнуюсь невыразимо...

И вотъ, ровно черезъ недълю, въ тотъ послъобъденный часъ, когда я кончалъ доъздку "Офеліи", изъ настежь распахнутыхъ воротъ конюшни выбъжалъ дежурный, портупей-юнкеръ Случевскій. Въ его долговязой фигуръ, на его безусомъ, безцвътномъ, слегка одутловатомъ отъ пьянства лицъ, я прочелъ выраженіе нескрываемаго восторга. Въ рукахъ онъ держалъ бълый пакетъ, размахивалъ имъ по воздуху и кричалъ:

— Черкесовъ, уррра-а!... Я принятъ въ полкъ!.. Уррра-а!

Онъ подбъжалъ ко мнъ и сунулъ въ руку пакетъ:

— Это письмо для тебя!.. Ну, читай!.. Читай же скорвй!

Сидя верхомъ на кобылѣ, я вскрылъ торопливо конвертъ... Буквы прыгали у меня передъ глазами... Трижды прочелъ я записку, на которой мощной полковничьей рукой, привыкшей сжимать бичъ и эфесъ тяжелаго кирасирскаго палаша, была выведена короткая фраза:

"Интересующій васт вопрост ръшонт вт вашу пользу." Полковникт Еропкинг.

Я облегченно вздохнулъ, снялъ фуражку и перекрестился...

- Ну, а какъ "Замкни Токъ"? спросилъ я, послѣ нѣкотораго молчанія.
  - Принятъ! отвътилъ Случевскій.

На мгновенье я задумался:

- Значитъ, Борисъ...
- Перо! захохоталъ Случевскій и добавиль:
- Ну, да что ему горевать!.. Богатый жукъ!.. Если желаетъ, можетъ выйти въ гусары!

Мы пожали другь другу руки и расцъловались...

Часы отстукивають свой ходь и бътуть дни, одинь за другимь, и все томительнъй ожиданіе.

Правда, досуги заполнены лихорадочной суетой и сладкими, необычными, волнующими заботами. Каждый день, съ окончаніемъ строевыхъ занятій, цёлыя пачки "корнетовъ" переплывають на лодкъ озеро, садятся на дудергофской станціи въ поъздъ и уносятся въ Петербургъ.

У лучшихъ столичныхъ портныхъ — у Доронина, Брунста и Норденштрема, примъряются мундиры, колеты, доломаны, ментики, сюртуки, шьются шинели, рейтузы, чакчиры...

У Шмелева и Мъщанинова заказываются сапоги — походные изъ юфти, шагрени и хрома, парадные изъ блестящаго французскаго лака...

У школьнаго поставщика Херкуса шьются цвѣтныя фуражки...

У знаменитаго Савельева, на Казанской, пріобрѣтаются, цѣлыми дюжинами, венгерскія шпоры, скаковыя, бальныя, корибуты...

Работаютъ извъстные на всю русскую конницу съдельные мастера Вальтеръ и Кохъ...

У придворнаго поставщика оружія Шафа заказываются драгунскія шашки, уланскія и гусарскія сабли, кираєпрскія шпаги и палаши...

У Фокина, Скосырева, Жегалова заказываются офицерскія вещи — каски съ золотыми и серебряными орлами, кирасы, вальтрапы, бобровыя шапки, кивера и драгунки армейскихъ полковъ, кавалерійскія перевязи, лядунки и портупеи, погоны и эполеты, шарфы и темляки, гусарскія ташки съ царскими вензелями...

Часы быгутъ.

Все отступаетъ на второй планъ передъ этими лихорадочными заботами, въ ожиданіи последняго дня.

Это будетъ — семидесятый выпускъ изъ Школы!..

# А служба?

Да службы уже, въ сущности, нътъ никакой.

По инерціи, еще продолжаются кое-какія занятія. А по вечерамъ, подъ навъсомъ столовой, гремятъ трубачи, исполняя, по заказу, марши кавалерійскихъ полковъ.

Въ баракахъ, въ эскадронномъ буфетъ, въ столовой и на передней линейкъ, по всему Авангардному лагерю, раз-

носятся веселыя пъсенки, бренчитъ гитара, звенитъ хо-

"Кто сивуху пьетъ безъ мъры — Это Конногренадеры!"

"Лейбг-Гусары пьютг одно Лишь шампанское вино!"

"Кто въ Старушкахъ знаетъ толкъ — Кирасирскій синій полкъ!"

Цукъ окончательно прекращенъ.

Передъ нами уже не "звъри", лохматые, косматые и хвостатые, не сугубые вандалы, сарматы и скифы, а наши доблестные наслъдники, хранители лермонтовскихъ завътовъ, священныхъ школьныхъ традицій...

Проходить одинь только день.

И на дверяхъ барака виситъ завътный плакатъ:

"Сегодня дежурнымз назнагается І-ый лейбз-драгунскій Московскій полкз!"

48.

Дождь лилъ всю ночь. Къ утру онъ прекратился, но сырой промозглый туманъ висълъ надъ полями, а небо было закутано хмурою, сърою, безнадежною тканью.

Однако, мало по малу, кое-гдѣ заголубѣли просвѣты и, съ каждой минутой, темнозеленая шапка горы становилась все болѣе явственной.

Когда эскадронъ, тщательно обходя огромныя лужи, сталъ приближаться къ Лабораторной Рощѣ, неожиданно посвѣтлѣло и первый лучъ, пронизавъ тонкую пелену, раз-бѣжался по красносельскому полю.

Къ этому времени, со стороны главнаго латеря, подъ трескъ барабановъ, пънье стрълковыхъ рожковъ и музыку полковыхъ хоровъ, уже стягивались густыя массы пѣхоты, тянулись длинныя линіи батарей съ зарядными ящиками, скакали одиночные всадники, гремя бубенцами, съ круто отвернутыми на бокъ головами пристяжекъ, летѣли троечныя запряжки.

Конница подходила со всъхъ сторонъ.

Изъ Кавелахтъ показалась голова гвардейскихъ Драгунъ... Изъ Виллозей шли Лейбъ-Казаки... Огибая съ противоположной стороны Дудергофское озеро, тянулись голубой лентой казаки-Атаманцы...

Со стороны Русскаго Капорскаго, бълымъ пятномъ, приближались Гусары... Съ Шунгоровскихъ высотъ спускались Лейбъ-Уланы и Конные Гренадеры... Наконецъ, изъ Краснаго Села, сомкнутымъ тяжелымъ квадратомъ, подходила кирасирская дивизія...

Примърно къ десяти часамъ утра туманъ разсъялся, небо стало принимать праздничный видъ и день, казавшійся совсъмъ безнадежнымъ, неожиданно засверкалъ солнечными огнями...

Эскадронъ, спѣшившись, стоялъ на правомъ флангѣ жонницы, неподалеку отъ Лабораторной Рощи, закрытый густою колонной пѣхоты.

Гдъ-то раздавались команды, кто-то съ къмъ-то здоровался, сверкали штыки, гремъла музыка полковыхъ маршей. Эскадронъ трижды садился верхомъ, извлекалъ изъножонъ шашки и снова слъзалъ съ коней.

Прошло еще не мало времени, пока, наконецъ, части не стали на точно указанныя имъ штабами мѣста, пока въ послѣдовательномъ порядкѣ, окруженные свитой, не объѣхали фронтъ начальники дивизій, командиръ гвардейскаго корпуса, августѣйшій главнокомандующій.

Эскадронъ снова садился и снова слъзалъ.

Вскоръ, со стороны Краснаго Села, показалась группа всадниковъ съ развъвающимися значками, среди которыхъ ярко полыхало желтое пятно императорскаго штандарта съ чернымъ двуглавымъ орломъ. Группа направилась къ

ближайшему фланту войскъ, сразу все смолкло и только голосистое ржаніе лошадей разливалось по военному полю.

Потомъ послышались знакомые звуки царскаго гимна. Они наростали, приближались съ каждымъ мгновеньемъ и, наконецъ, передаваясь отъ полка къ полку, зарокотали густыми бархатными октавами. И по всему полю, то затихая, то вспыхивая съ удвоенной силой, прокатилось "ура!"

Высочайшій объездъ продолжался не мене часа.

Только къ полудню Царскій Валикъ, съ высокимъ шатромъ посерединѣ, украшенномъ цвѣтами и лавровыми деревьями, сталъ наполняться избранными гостями — фрейлинами и придворными дамами, военными атташе иностранныхъ державъ, представителями дипломатическаго корпуса, чинами императорскаго двора, высшими сановниками, послами, министрами, великими княгинями и княжнами.

Бѣлая, какъ снѣгъ, четверка, въ упряжкѣ à la Daumont, съ жокеями въ алыхъ фракахъ и бѣлыхъ лосинахъ, плавно остановилась у Валика и обѣ императрицы, въ бѣлыхъ кружевныхъ платьяхъ, по убранной ковромъ лѣстницѣ, поднялись къ шатру...

Начинается какой-то сложный маневръ.

По свѣдѣніямъ, на Царскомъ Валикѣ находится президентъ французской республики и государь желаетъ показать высокому гостю боевое искусство и мощь своей арміи.

Части разводятся на-короткъ. Снова производятся какія-то перестроенія. Пъхота выбрасываетъ широкія цьпи и перебъжками ведетъ наступленіе. Раздаются свистки и команды. Артиллерія выъзжаетъ на позицію, закутывается облакомъ дыма, гремитъ орудійными залнами:

— Бахъ-бахъ-бахъ!..

Однако, сознаніе какъ-то скудно воспринимаетъ эти

эффектныя батальныя сцены. Мысли сосредоточены на другомъ и все происходитъ какъ бы въ туманъ.

Эскадронъ переходить съ мъста на мъсто, завзжаеть то правымъ плечомъ, то лѣвымъ, поворачиваетъ повзводно налѣво-кругомъ, спѣшивается, снова садится, пересѣкаетъ пъхотныя цъпи, пропускаетъ несущуюся вскачь конную батарею, наконецъ, обнаживъ шашки, стремительно мчится на кого-то въ атаку, обдавая сосъдей фонтанами жидкой грязи...

И вотъ издалека, сквозь топотъ и ржанье коней, побъдные кличи, бряцанье оружія и грохотъ винтовочныхъ залновъ, доносятся звуки отбоя:

- Та-та-та!.. Та-та-та!.. Та-та-та!..
- Трубачъ, труби отбой!..

И начинается церемоніальный маршъ.

Снова зарокотала команда, блеснули офицерскія шашки, сверкнула щетина штыковъ и, густыми сомкнутыми колоннами, подъ музыку полковыхъ маршей, начала прохождение гвардейская пъхота.

Развъвались знамена, сверкали штыки, гремъль глухой раскать барабановь:

— Трамъ-тамъ-тамъ!.. Трамъ- тамъ- тамъ!..

Потомъ потянулись гвардейскія батареи, съ тяжелыми длинными пушками, съ передками, съ зарядными ящиками, влекомыми тремя парами долгогривыхъ, грудастыхъ, широкозадыхъ коней.

Хоръ трубачей кирасирской дивизіи подхватиль "гвардейскій походъ" и начался парадъ кавалеріи:

- Трамъ-трамъ!.. Тр-дамъ, тр-дамъ, тр-дамъ!..

Эскадронъ Школы проходить развернутымъ строемъ передъ сидящимъ на съромъ конъ императоромъ, передъ царскимъ шатромъ, съ объими императрицами и стоящимъ между ними высокимъ, стройнымъ, уже пожилымъ, но элегантнымъ мужчиной, со слегка серебрящимися усами и головой, въ черномъ фракъ съ голубой андреевской лечтой, эффектно выдъляющейся на бъломъ фонъ жилета.

Въ рукъ онъ держитъ блестящій цилиндръ, которымъ, улыбаясь, время отъ времени, размахиваетъ по воздуху въ видъ привътствія.

Это президентъ французской республики — Феликсъ Форъ.

"Оля сдълай ругкой, Таня сдълай книксв, Къ намъ пріъхалъ добрый Ілдюшка Феликсъ!..."

Оглашая поле ржаніемъ лошадей и топотомъ безчисленныхъ ногъ, сверкая клинками шашекъ, бълымъ сукномъ фуражекъ и моремъ пестрыхъ вьющихся флюгеровъ, на рослыхъ гнъдыхъ, вороныхъ, караковыхъ и рыжихъ коняхъ, проходятъ, одинъ за другимъ, полки тяжелой кирасирской дивизіи.

Они проходять рысью, по-эскадронно, на эскадронной дистанціи.

За ними, крутымъ наметомъ, летитъ казачья бригада — Лейбъ-Казаки и Атаманцы.

За казаками, поднявъ лошадей въ галопъ, скачетъ легкая кавалерія— Конные Гренадеры, Лейбъ-Уланы, Драгуны.

Его высочество тенералъ-маіоръ принцъ Луи-Наполеонъ Бонапартъ уклоняется отъ дефилированія передъ президентомъ французской республики и полкъ Лейбъ-Уланъ ведетъ старшій полкозникъ.

Наконець, на бѣлыхъ, горячихъ коняхъ, точно снѣгъ въ лѣтній день, проносятся передъ царскимъ шатромъ Лейбъ-Гусары...

Церемоніальный маршъ законченъ и дальнъйшее протекаетъ съ необыкновенною быстротой.

Эскадронъ снова подводится къ Царскому Валику и спъшивается. Господа "корнеты", передавъ своихъ ко-

ней молодежи, пристраиваются къ пажамъ и выпускнымъ юнкерамъ военныхъ училищъ.

Наступаетъ последній актъ.

Флигель-адъютанты уже обходятъ ряды и вручаютъ каждому высочайшій приказъ... Высочайшій приказъ отъ тринадцатаго августа за № 225... Въ этомъ приказъ, чернымъ по бѣлому, уже отпечатаны наши фамиліи...

Со стороны Царскаго Валика, окруженный дежурствомъ, лицами свиты, великими князьями и высшими генералами, отдъляется императоръ, улыбающійся, радостно настроенный, оживленный, въ алой, надътой слегка набекрень гусарской фуражкъ, въ бъломъ кителъ, перетянутомъ крестъ-на-крестъ золотой перевязью и шашечной портупеей, въ низенъкихъ гусарскихъ ботикахъ съ золотыми розетками.

Не спъща, онъ обходить ряды, пріостанавливается, задаеть вопросы, смьется... Потомъ отходить назадъ, благодарить за блестящій смотръ и яснымъ, громкимъ, хорошо слышнымъ голосомъ, съ ласковою улыбкою, произносить:

— Поздравляю васъ, господа, съ производствомъ въ офицеры!

И въ это мгновенье, чтобы украсить торжественную минуту, скрытый за легкимъ облачкомъ, огненный глазъ запылалъ на голубомъ небъ...

Поле отлашается кликами...

Высоко въ воздухъ летятъ фуражки...

Сердце ликуетъ...

"Экваторъ" несетъ меня въ последній разъ.

Полнымъ каръеромъ, во весь махъ, онъ уже приближается къ бълъющимъ школьнымъ баражамъ... На передней линейкъ онъ останавливается...

Я слѣзаю съ коня, угощаю кусочкомъ сахара, въ послѣдній разъ треплю его по гладкой вороной шеѣ, цѣлую въ храпки, въ мягкія безволосыя губы:

- Прощай, мой върный пріятель, честно и благородно таскавшій меня два года на своей могучей спинъ!
- Прощай, славный товарищъ, заработавшій мнъ когда-то почетную юнкерскую награду!
  - Прощай, дружище!...

### 49.

Къ семи часамъ вечера, какъ было условлено, собрались въ большой залъ ресторана Дононъ.

Мягко струился матовый свѣтъ фонарей. Длинный столь, уставленный всевозможной закуской — осетриной, балыками, икрой, паштетами изъ дичи и заливными, сардинами, омарами, маіонезами и салатами, сочными окороками и бѣлыми ломтями индѣйки, графинчиками съ водкой — бѣлоголовкой, бутылками съ рябиновкой и смирновкой, съ хересомъ, мадерой, портвейномъ, бѣлымъ и краснымъ виномъ, стоялъ посреди залы.

Свътъ отражался въ зержалахъ, сверкалъ на золотъ и серебръ новенькихъ офицерскихъ мундировъ, уланокъ, гусарскихъ венгерокъ. Со всъхъ сторонъ слышались возгласы, звяканье шпоръ, веселыя восклицанія:

- Здорррово, гвардія!
- Здорово, Ямбургцы!
- Здорово, Нѣжинцы!
- Здравствуйте, господинъ корнетъ!
- Здравія желаю, ваше благородіе!..

Потомъ шумъ внезапно умолкъ и кто-то скомандовалъ громко, отчетливо, на весь залъ:

— Сми-и-рна!.. Гас-па-да аффи-церы!..

Съ малиновой фуражкой въ рукѣ, съ бѣлымъ крестикомъ въ петлицѣ Нижегородскаго сюртука, улыбаясь, кланяясь на обѣ стороны и какъ бы слегка присѣдая на каждомъ шагу, мягкой эластичной походкой вошелъ Константинъ Адамовичъ Карангозовъ.

Его тотчасъ окружили, пожимали руку, съ напускной важностью представлялись, называя полкъ, чинъ и фамилію:

- 3-го драгунскаго Сумскаго полка корнетъ Кириковъ!
- 19-го драгунскаго Кинбурнскаго полка корнетъ Мятлевъ!
  - 26-го драгунскаго Бугскаго полка корнетъ Пленъ!... Вскоръ съли за столъ.

Въ центръ сидълъ командиръ эскадрона, имъя по правую руку бывшаго эскадроннаго вахмистра, князя Леонида Елецкаго, въ мундиръ улана Его Величества. Тутъ же сидълъ бывшій взводный капралъ перваго взвода, рослый, видный, щеголеватый, конногвардеецъ Вася Бискупскій. Неподалеку отъ него виднълся взводный второго взвода, тоненькій смуглолицый Сергъй Юматовъ, въ эффектной венгеркъ Гродненскаго полка.

Остальные сидъли безъ опредъленнаго плана, по способнести, гдъ какъ придется, какъ кому вздумается. Одна группа тянулась къ центру, другіе тянулись къ Давыду Давыдовичу, третьи взяли на свое попеченіе "Балалайку", Борю Гиппіуса, гусарскаго штабсъ-ротмистра Коваку...

Шумный товарищескій об'єдь кип'єль огнемь и ве-

Спеціально приглашенный струнный оркестръ играль увертюру изъ "Легкой Кавалеріи", потомъ изъ "Евгенія Онѣгина", "Карменъ", "Нормы".

Когда подали шампанское и разлили вино по бокаламъ, Константинъ Адамовичъ позвонилъ въ блюдечко и поднялся:

— За Державнаго Вождя Русской Арміи, Государя Императора...

Всв встали съ мъстъ.

Музыка заиграла гимнъ.

Крики "ура!" мъщались со звономъ божаловъ...

Потомъ пили за "славную гвардейскую Школу", за Константина Адамовича Карангозова — героя русско-турецкой войны и любимаго командира, пили за господъ офицеровъ Школы, за традиціи, за отдѣльныхъ лицъ, за полки русской конницы.

Почтили вставаніемъ память славнъйшаго корнета — Михаила Юрьевича Лермонтова.

Кто-то затянулъ "Чарочку" и чаша съ виномъ загуляла по залъ:

"Чарогка моя, Серебряная, На золотомъ блюдъ поставленная..." Кому гару пить, Кому выписать— Свъту Константину Адамовигу!..."

Потомъ, главный тулумбашъ, Гродненскаго полка корнетъ Шмидтъ, сверкнувъ шнурами венгерки, поднялся съ мъста, сдълалъ рукою знакъ — и мгновенно погасъ электрическій свътъ.

Въ наступившемъ мракъ раздался тягучій басъ, спъвшій вступительное четверостишіе — о Дудергофъ, арапъ, филинъ... Со всъхъ концовъ, точно мелкою барабанною дробью, ему отвътили "пъсенкой о капралъ"... И дружнымъ хоромъ, изо всъхъ шестидесяти шести глотокъ, грянула знаменитая пъсня:

"Пора нагать намг "Звъріаду", Собрались звъри всъ толпой!..."

Снова сверкнуль огонь, наполниль мягкимъ свътомъ зеркальную залу и снова зазвенъли стаканы.

Еще долго не расходились, обносили "чарочкой" столъ, пили на брудершафтъ съ лихимъ Давыдомъ Давыдовичемъ и маленъкимъ "рипапуйкой" Лишинымъ, съ Глѣбомъ Богимскимъ, съ Ковакой, съ "пичужкой-пташечкой" — Сашей Сорокинымъ, съ милымъ Боренькой Гиппіусомъ:

"Выпьемъ мы за Борю, Борю дорогого, А пока не выпьемъ, Не нальемъ другого!..." "Балалайка", охмѣлѣвшій, какъ змій, лизалъ тарелку съ пломбиромъ и когда къ нему подходили съ виномъ, огрызался и ревѣлъ хриплымъ голосомъ:

— Коррроче и въ шенкеляхъ!..

Мало-по-малу, ряды стали, однако, ръдъть.

Уже многіе покинули прощальную товарищескую пирушку, одни сознательно, изъ желанія выполнить намѣченную программу вечера по всѣмъ пунктамъ, другіе, въ нѣкоторомъ помутнѣніи мыслей, въ силу явной необходимости.

Ко мнъ подошелъ Громовъ и Дробышевскій.

Оба были сильно на взводъ, но держались еще на ногахъ.

— Ат-тосъ, кку-да ѣд-демъ? — спросилъ меня Громовъ, икнувъ и уставившись хмѣльнымъ взглядомъ. — Питъ или не пить, сказалъ Гамлетъ?... Елки-палки!... Я кажется насвистался!..

Мнъ было все равно.

Пробышевскій предложиль на Крестовскій.

По его мивнію, это самый "аристократическій" садъ.

— Пуй!

Накинувъ шинели, мы вышли изъ ресторана, усълись втроемъ на лихача и помчались.

Лихачь погналь рысака во всю прыть.

— Цокъ-цокъ-цокъ! — цокали стальныя подковы по мостовой и во всъ стороны, какъ свътлячки, сыпались искры...

50.

Въ саду было полно.

Ярко пылали, на фонъ темнаго неба, фонари, транспаранты, разноцвътные лампіоны, красивыми огненными гирляндами перекидывавшіеся изъ одного края въ другой.

Жужжалъ рой человъческихъ голосовъ.

По всёмъ направленіямъ мелькали офицерскія фуражки, котелки, цилиндры, соломенныя шляпы мужчинъ. Въ струящемся потокѣ, подъ перекрестнымъ огнемъ мужскихъ взоровъ, цвѣтными пятнами сверкали пестрые туалеты женщинъ, молодыхъ и красивыхъ, оголенныхъ или почти оголенныхъ, со смѣлыми, вызывающими улыбками.

Въ этотъ день столичное общество привлекаетъ въ садъ не столько программа, сколько желаніе взгляпуть, какъ веселятся корнеты, принять участіе въ ихъ торжествь, завязать рядъ интересныхъ знакомствъ...

Звеньлъ смыхъ...

Бренчали сабли и кирасирскіе палаши...

Съ эстрады, окаймленной сплошнымъ моремъ свътового пожара, звучала румынская музыка...

Мы свли за отдвльный столикъ, возлѣ эстрады, и потребовали вина.

Кто знаетъ, быть можетъ, въ послѣдній разъ сидятъ "Три Мушкетера" за дружескою пирушкой?...

Завтра мы разлетимся во всѣ концы!...

Увидимся ли, встрътимся ли, когда-либо, кто знаетъ?..

На сцену, въ коротенькихъ юбочкахъ, изъ-подъ которыхъ выглядывали отдѣланные кружевомъ панталончики, въ маленькихъ, лихо вздѣтыхъ на бокъ шляпкахъ фасона "Марія-Антуаннетъ", въ бѣлыхъ парикахъ, въ ленточкахъ, съ бѣлыми кружевными зонтиками въ рукахъ, выпорхнуло шесть молодыхъ дѣвушекъ.

Ставъ полукругомъ, онъ запъли модную пъсенку.

Пропъвъ четыре куплета, взялись за руки и, въ тактъ, подымая ноги выше головы, обнажая море бълаго, пънящагося, дразнящаго чувственность кружева, бросили бойкій рефренъ:

"Въ Парижъ, въ Парижъ, Мужгины хороши, Любовь тамъ нашу цънятъ И любятъ отъ души!.." На смѣну вышла каскадная пѣвица, стройная, рослая, черноволосая, въ унизанномъ блестками, глубоко вырѣзанномъ темномъ костюмѣ, эффектно выдѣлявшемъ высокую полную грудь.

Окинувъ публику привычной улыбкой, пославъ отдѣлъный кивокъ знакомымъ, она соединила между собой пальцы рукъ, приложила ихъ къ груди и, опустивъ скромно глаза, запѣла низкимъ красивымъ голосомъ:

> "Разг мамаша, вг день рожденья, Подарила мнъ имънье, Огень милое на взглядг — Былг вг немг крошка-водопадг..."

Въ публикъ засмъялись... Кто-то закричалъ "браво!".. Раздались рукоплесканія...

— Классная женщина! — произнесъ одобрительно Дробышевскій, и въ глазахъ его загорѣлись острые огоньки. — Тысяча и одна ночь... Клянусь!.. Что вы скажете, дѣтки?

Онъ вытащилъ портсигаръ, протянулъ его мнѣ со словами "прррошу, аррроматныя, дюбекъ высшаго качества!" и продолжалъ отпускать по адресу пѣвицы лестныя фразы:

— Классная женщина!.. Прямо на ять!.. Есть за что подержаться!

Громовъ хлопалъ бокалъ за бокаломъ.

Я закурилъ папиросу и, обернувшись, разсѣянно гля-дѣлъ на эстраду...

— Здорово, однополчанинъ!.. И ты здъсь?

Къ нашему столику, вихляющей, не вполнѣ увѣренною походкой, мотая изъ стороны въ сторону тяжелый кирасирскій палашъ и задѣвая имъ по ногамъ сидящихъ, подходилъ Случевскій.

Онъ былъ сильно пьянъ.

На его одутловатомъ лицъ бродило блаженное выраженіе. Бълая фуражка была сдвинута на затылокъ. Огромная саженная фигура была туго затянута въ одно-

бортный съ голубыми кантами вицъ-мундиръ, о девяти золотыхъ пуговицахъ.

Онъ тяжело рухнулъ на стулъ и закричалъ:

— Эй, люди!.. Вина!..

Среди прогуливающейся публики мы замѣтили еще нѣсколькихъ друзей... Хорошенькая князя Андроникова, въсиней уланкѣ... Гасю Андреева, съ его пушистыми выхоленными усами, одѣтаго въ драгунскій мундиръ... Долгоносаго Рогулю, въ коротенькомъ, обшитомъ узкимъ серебрянымъ галуномъ, петанлерчикѣ Крымскаго коннаго полка...

Со всъхъ сторонъ сверкали огни, звучала музыка, звенълъ женскій смъхъ.

А съ эстрады, заглушаемые густыми взрывами хохота, точно журчащій ручей, лились игривые двусмысленные куплеты:

"Водопадъ мой, водопадъ, Въ немъ вся жизнь моя, отрада, Пусть мильоны мнъ сулятъ, Не отдамъ я водопада. Пусть зовутъ меня смъшной, Я нисколько не стыжуся, Водопадъ всегда со мной, Водопадомъ я горжуся!.."

Грохотъ рукоплесканій покрыль заключительныя слова:

- Браво, Калакуцкая!
- Биссъ!.. Браво!.. Биссъ!
- "Водопадъ!".. Еще разъ!

"Водопадъ"!.. "Водопадъ"!.. Водопадъ"!..

На эстраду выбъжала француженка.

Это была уже достаточно пожилая особа, съ помятымъ, густо накрашеннымъ и напудреннымъ лицомъ, на которомъ, точно два черныхъ орѣха, сидѣли круглые, наглые, бѣгающіе глаза.

Ея желтое, костлявое, съ выдающимися ключицами тъло, было заключено въ оригинальный костюмъ, какое-то странное сочетаніе африканской экзотики съ кабареточной экстравагантностью. На черныхъ блестящихъ волосахъ сидъла огромная шляпа, съ цълымъ каскадомъ развъвающихся во всъ стороны желтыхъ страусовыхъ перьевъ.

Кривляясь, какъ большая черная обезьяна, она сдълала знакъ дирижеру и, тонкимъ, визгливымъ, срывающимся на верхнихъ нотахъ голосомъ, запъла парижскую шансонетку.

Она размахивала руками, бъгала по всей сценъ, иногда, обернувшись спиною къ публикъ, высоко приподымала длинный хвостъ юбки и, на мгновенье, показывала задъ. Продолжая пъть, время отъ времени, худой костлявой рукой, затянутой до плеча въ черную перчатку, манила къ себъ кого-либо изъ сидящихъ за столиками мужчинъ:

"C'est toi, Je te vois, Mon ami, si doux, si tendre, Alexandre, Alexandre!.."

 Сашка, она тебя зоветъ! — захохоталъ Дробышевскій.

Въ самомъ дълъ, обернувшись въ нашу сторону, фравцуженка глядъла на Громова и манила его рукой.

Мы захохотали.

Сидъвшая поблизости публика, въ свою очередь, засмъялась.

Громовъ смутился.

- Вотъ стерва! произнесъ онъ тяжелымъ хмѣльнымъ угрожающимъ басомъ. Я ее вовсе не знаю!.. Ей Богу!.. Въ первый разъ вижу!
- Пошли ей бокалъ! подзадоривалъ Дробышевскій. Принципіально!.. Это будетъ классъ!.. Честное, благородное слово!... Пароль д'оннеръ!

Къ намъ подсъли Андрониковъ, Рогуля, Гася Андреевъ.

Снова потребовали вина.

Захлопали пробки.

На эстрадъ, въ бълыхъ, расшитыхъ чернымъ шнуромъ безрукавкахъ, появились румыны, съ цимбалами, скрипками и прочими инструментами.

Попойка была въ разгаръ.

Я не быль пьянъ. Отъ вина, отъ музыки, отъ веселаго сивха женщинъ кружилась только слегка голова и сладкій туманъ застилалъ, на минуту, сознаніе...

Я перевель взорь съ эстрады и оглянулся на садъ.

Попрежнему, на широкой, залитой огнями садовой площадкв, въ полутемныхъ аллеяхъ, бродили по всъмъ направленіямъ отдъльныя парочки, разносились шумныя восклицанія, густой хохотъ мужчинъ, звонкій смѣхъ и визгъженщинъ.

Передо мной мелькнула дъвушка, въ широкой бархатной шляпъ, съ алою розою у корсажа.

Я провель рукой по глазамь, точно не въря себъ, на мгновенье прищурился и улыбнулся. Знакомый образь тотчась вызваль рядь милыхь воспоминаній.

— Кудлашка!

Я всталь изъ-за стола и выбъжаль въ садъ.

Маруся уже издали увидьла меня и, въ свою очередь, направлялась ко миъ.

— Черкесовъ, здравствуйте! — сказала Кудлашка съ восхищенной улыбкой и протянула руку. — Поздравляю васъ съ монаршею милостью!.. Голубчикъ!.. Я такъ рада!.. Безумно!.. Вотъ такъ встръча!.. Вы давно здъсь?.. Я только что пріъхала!

Она оглядъла меня сверху до низу.

— Ну, теперь вы совсьмъ красавчикъ! — сказала Кудлашка, засмъявшись и сверкнувъ двумя рядами плотныхъ бълыхъ зубовъ. — Гатчинскій кирасиръ!.. Влюбиться можно!.. Впрочемъ, я уже давно въ васъ влюблена!.. Не върите?.. Честное слово!

Я улыбнулся и взяль ее за руки.

— Кудлашка, пойдемъ въ залу! — произнесъ я. — Выпьемъ бокалъ вина!.. Можетъ быть, хочешь поужинать?.. Я сижу тамъ съ друзьями!

Маруся оглянулась и поморщилась:

— Они пьяные!.. А кромъ того, ужинать я не хочу!.. Ну, такъ и быть, посижу четверть часа!.. Нужно чокнуться за "славную Школу", за традиціи, за новыхъ корветовь!

Черезъ минуту мы сидъли за общимъ столомъ.

Кудлашка пила съ нами вино, смѣялась, чокалась, забавляла насъ своей милою болтовней, грозила пальчикомъ и надувала капризно губки, если кто-либо позволялъ себѣ игривую шутку и вольности.

Хлопали пробки, визжали скрипки румынъ, шурша юбками и обдавая ароматомъ острыхъ духовъ, проходили женщины, съ жемчугами на оголенныхъ шеяхъ и бюстахъ, съ золотыми браслетами, съ брилліантовыми перстнями на пальцахъ...

Совершенно охмѣлѣвшій Случевскій обводиль заль блуждающимъ взоромъ, съ явнымъ неудовольствіемъ останавливалъ его на оживленной, смѣющейся публикѣ и, время отъ времени, дѣлалъ попытки подняться.

Наконецъ, съ усиліемъ оторвавшись отъ стула, подшялся во весь свой гигантскій ростъ и, гремя палашомъ, щатающейся походкой подощелъ къ сосъднему столику, за которымъ сидъло двое молодыхъ статскихъ и дама.

Мы не успъли его удержать.

— Кто сказалъ гробъ? — произнесъ онъ, добавивъ непечатную фразу и, не ожидая отвъта, легкимъ ударомъ ладони нахлобучиль одному изъ сидъвшихъ котелокъ по самъня уши.

Дама взвизгнула.

Оба статскихъ вскочили съ мѣстъ, оживленно жестикулируя, требуя объясненій.

— М-молчи, ершъ! — мрачно процѣдилъ Случевскій и принялъ угрожающую позицію. Мы кинулись къ нему

и схватили за руки. Публика насторожилась, въ ожиданіи скандала.

Отъ ближайшаго столика поднялся дежурный плацъадъютантъ, штабсъ-ротмистръ князь Вяземскій. Торопливо подбѣжавъ къ намъ на своихъ толстыхъ, короткихъ ногахъ, онъ сказалъ нѣсколько словъ и предложилъ перейти въ кабинетъ.

Было жарко...

Рябило въ глазахъ...

Туманъ стлался все сильнъй и сильнъе...

51.

Золотой лучъ удариль въ окно, разбѣжался, заиграль на стѣнѣ пестрыми зайчиками — желтыми, красными, фіолетовыми.

Изъ окна доносились отдаленные шумы города — дребезжанье пролетокъ, свистки пароходовъ, перезвоны колоколовъ...

Я проснулся и, въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, съ изумленіемъ оглядывался по сторонамъ.

Я лежаль въ мягкой двуспальной постели, среди такихъ же мягкихъ подушекъ, укрытый алымъ шелковымъ одъяломъ.

Въ сравнительно небольшой комнатѣ было чисто, опрятно, уютно. На полу, во всю ширину, лежалъ алый, пушистый коверъ съ оранжевыми цвѣточками. Такой же коверъ, меньшихъ размѣровъ, висѣлъ на противоположной стѣнѣ, спускаясь къ низенькому дивану съ парою мягкихъ креселъ.

На подоконникѣ стояли горшочки съ геранью, съ дупистымъ горошкомъ, съ томными альпійскими цикламенами.

Въ утлу былъ виденъ платяной шкафъ.

Рядомъ, покрытый цвѣтною скатертью, стояль столъ, съ небольшимъ овальнымъ зеркаломъ, съ женскими бездѣлушками — гранеными флакончиками изъподъ духовъ,

металлическими коробочками, гребенками, ленточками, шелковыми моточками, незаконченнымъ рукодъльемъ.

На маленъкомъ ночномъ столикъ, у изголовья кровати, дымился кофейникъ и лежала ваза съ бисквитами.

Я продолжать, съ недоумъніемъ, разглядывать обстановку, не отдавая себъ отчета...

Неожиданно раздался стукъ въ дверь и вошла Кудлашка.

— Черкесовъ, вы уже проснулись? — засмѣяласъ она. — Ну, вотъ и отлично!.. Кирасирчикъ, какъ спали?.. Что снилось на новосельи?.. Ха-ха-ха-ха!

Я приподнялся съ подушекъ.

— Кудлашка, что это значитъ? — спросиль я. — Кажъ л сюда попалъ?

Маруся снова захохотала:

— Очень просто!.. Всъ вы перепились и стали даже скандалить!.. Пришлось васъ развезти по домамъ!.. Я взяла на свое попеченіе васъ!.. Что же миъ оставалось съ вами дълать?.. Ха-ха-ха-ха!

Она присъла ко миъ на кровать, погладила меня по волосамъ и сказала:

— Голубчикъ!.. Я вышла только на одну минутку!.. Надо было купить свъжихъ булочекъ!

Маруся встала и подошла съ пакетомъ къ столу.

— Но, позволь?.. Какъ же такъ? — продолжаль я недоумъвать. — Кто же меня раздълъ?

Кудлашка покатилась со смъха.

— Какъ кто? — сказала она. — Кто привезъ, тотъ и раздълъ.. Я же васъ и раздъла!

Маруся порылась въ шкафу, достала двѣ фарфоровыя чащечки, налила кофе и снова присъла ко мнѣ на кровать. Точно ребенка, она угостила меня свѣжимъ, еще теплымъ калачикомъ и снова налила кофе.

Замътивъ на стулъ мою фуражку, вскинула ее на голову, и лихо, по военному, отдала честь:

- Здравія желаю, господинъ кирасиръ!
- Ахъ, Кудлашка, Кудлашка! улыбнулся я. Ну, что ты надълала?.. Какъ все это забавно!.. Неужели я, въ самомъ дълъ, былъ пьянъ?
  - Какъ слонъ! снова покатилась Кудлашка.

Ея хорошенькое лукавое личико, съ копной густыхъ, курчавыхъ, черныхъ, какъ смоль, волосъ не переставало мнъ улыбаться. Меня начинала дразнить ея стройная, красиво уширявшаяся къ бедрамъ фигурка, выпуклая, хорошо развитая грудь, полныя ножки въ тонкихъ ажурныхъ чулкахъ.

— Кудлашка! — тихимъ голосомъ позваль я.

Маруся, распахнувъ настежь окно, перегнувшись, смотръла на улицу. Городскіе шумы стали сразу болье ръзкими и вмъстъ съ ними въ комнату ворвалось въяніе лътняго дня.

Маруся обернулась и подошла ко мив:

- Честь имъю явиться!.. Что прикажете, господинъ корнетъ?
- Кудлашка, не дурачься! улыбнулся я. Садись ко мнѣ ближе!

Она сѣла рядомъ со мной и нагнулась къ моему лицу. Черная прядь прикоснулась къ моей щекѣ, обдавъ крѣп-кимъ, острымъ запахомъ женскаго тѣла.

Я схватиль ее за плечи и привлекь къ себъ.

Кудлашка, со смѣхомъ, прильнула къ моей груди и зарыла лицо въ подушку. Дрожащими пальцами я шарилъ по горячему тѣлу дѣвушки, разстегивалъ пуговки на ея блузкѣ, срывалъ тесемки на юбкѣ.

— Погодите! — сказала Кудлашка. — Я сама!.. Отвернитесь только на минутку!

Я закрылъ глаза...

Черезъ минуту Кудлашка стояла передо мной въ одной сорочкъ.

Ея зардъвшееся отъ смущенія личико глядьло на

меня съ подкупающей нѣжностью, ласковостью, покорностью.

Я схватиль ее за руку и, однимъ движеніемъ, бросиль въ постель.

Обвивъ мою шею, Кудлашка цѣловала меня въ губы, въ щеки, въ глаза. Ея бѣлая плотная грудь то бурно приподымалась, то опускалась.

Горячее дыханіе затуманило мою голову.

— Черкесовъ, я люблю тебя! — шептала Кудлашка, покрывая меня поцълуями. — Ты будешь мой?.. Я никому тебя теперь не отдамъ!.. Ты въдъ еще невинный?.. Правда, ты не имълъ еще никого?.. Милый!... Родименькій мой!

Я сорвать съ нея сорочку.

Впервые я увидълъ передъ собой обнаженную женщину, въ непосредственной близости, молодую, прекрасную, полную свъжести и задора, трепещущую въ моихъ рукахъ, точно подстръленная голубка.

Копна черныхъ густыхъ волосъ обрамляла улыбавшуюся мнъ головку... Два безстыжихъ полушарія бълой груди, съ розовыми, какъ лепестки, сосками, касались моего тъла... Дальше шла чистая, дъвичья, чуть закруглявшаяся, словно чаша, линія живота... Еще дальше... темный пушистый клубокъ и бълыя полныя ножки съ маленькими ступнями...

И грубо обхвативь дъвушку, я съ силой привлекъ къ себъ...

52.

Скорый повздъ уноситъ меня на югъ.

Я сижу въ купэ перваго класса одинъ. Сквозь зеркальшыя стекла мелькаютъ поля, луга, перелъски. Какъ птицы пролетаютъ верстовые столбы. Мелькаютъ полустанки и станціи. Хрипло, простуженнымъ голосомъ, звенятъ звонки, проносится гулъ встръчнаго поъзда, а колеса выстукиваютъ мелкую дробь:

— Трахъ-тахъ!.. Трахъ-тахъ!..

И въ тактъ этой колесной симфоніи, звучатъ знакомыя рифмы и слышанный гдъ-то мотивъ:

— Ĥа югъ!.. На югъ!..

Въ моемъ распоряженіи двадцать восемь дней отпуска. Цълый мьсяць я проведу въ обществь дорогой матушки, брата, сестры, которые, какъ и въ прошломъ году, въроятно, съ нетерпъніемъ меня поджидаютъ.

О, теперь они увидять передь собой не скромнаго юношу, въ безкозыркъ и бъленькой гимнастеркъ, стянутой лосинымъ ремнемъ!.. Передъ ними будетъ стоять корнетъ, настоящій гвардейскій корнетъ!...

И меня охватываетъ невыразимая радостъ...

Въ Любани скорый повздъ двлаетъ пятиминутную остановку.

Я выхожу изъ купэ и направляюсь къ буфету.

За столомъ, склонившись надъ стаканомъ чая, сидитъ какой-то юнкеръ. При моемъ появленіи, онъ вскакиваетъ, какъ на пружинѣ, широко раскрываетъ глаза и отдаетъ честь.

Я небрежно отмахиваюсь и подхожу къ стойкъ.

Когда я возвращаюсь обратно, юнкеръ вскакиваетъ вторично.

— Прошу не безпокоиться, молодой человѣкъ! — растягивая слова, роняю я небрежнымъ тономъ и снова забираюсь въ купэ...

— Трахъ-тахъ, трахъ-тахъ! — звенитъ металлическая симфонія и снова, съ изумительной четкостью, проносится рой пережитыхъ дней, мыслей, воспоминаній.

Безконечной вереницей, одинъ за другимъ, проходятъ образы Дробышевскаго, Громова, "Души Общества" — барона Фрэда... Вотъ милая тантъ Мари, розовый пажикъ, графиня Евдокія Валерьяновна...

Словно чайка въ туманъ, промелькнуло бълокурое личико Анечки... Промелькнуло — и снова исчезло...

И я не почувствовать ни боли, ни муки...

Только, какъ легкое облачко, пролетела тихая грусть, овъявъ меня еле уловимымъ дыханіемъ...

Я исцылился отъ своей сантиментальной любви!...

На мгновенье, мысли переносятся къ "славной гвардейской Школь", къ старинному зданію съ длиннокрылымъ николаевскимъ орломъ на фронтонь, къ "корнетской" льстниць, къ "лермонтовскому" углу, къ средней площадкь съ портретами императоровъ…

И въ тактъ колесной симфоніи звучить милая, родная, безконечно знакомая пъсня:

"Пора нагать намг "Звъріаду", Собрались звъри всъ толпой!.."

Огненный лучъ пронизываетъ стекло, крадется по стънкъ купэ, поджигаетъ висящую на крюкъ голубую фуражку съ бълой тульей, ярко золотитъ эфесъ длиннаго кирасирскаго палаша...

Я улыбаюсь и уношусь въ новый міръ, широко распахивающій передо мной свои таинственныя врата, призывающій къ новымъ радостямъ, къ новому счастью, къ новымъ, еще неизвъданнымъ зорямъ...

Конецъ.

#### КРАТКІЙ СПИСОКЪ.

1. ЛЕРМОНТОВЪ, Михаилъ Юрьевичъ. Юнкеръ Школы. Лб. Гв. Гусарскаго Его Величества полка. Поручикъ. Убитъ на поединкъ 15 іюля 1841 г. †

2. МАХОТИНЪ, Николай Петровичъ. Лб. Гв. Семеновскаго полка, Генеральнаго Штаба, генераль-отъинфантеріи. Главный Начальникъ Военно-Учебныхъ Заведеній. †

3. ПЛЕВЕ, Павелъ Адамовичъ. Начальникъ Школы. Лб. Гв. Уланскаго Его Величества полка. Генеральнаго Штаба, генераль-отъ-кавалеріи. Командующій войсками Московскаго военнаго округа, командующій 5-ой арміей Кавалеръ ордена св. Георгія. †

4. АЛЕКСЪЕВЪ, Михаилъ Васильевичъ. Профессоръ, лекторъ Школы. 64-го пъх. Казанскаго полка. Генеральнаго Штаба, генераль-адъютантъ, генеральотъ-инфантеріи. Начальникъ Штаба Верховнаго Главнокомандующаго. Кавалеръ ордена св. Георгія. †

5. СУХОМЛИНОВЪ, Николай Александровичъ. Командиръ эскадрона. Лб. Гв. Уланскаго Его Величества полка. Генералъ-отъ-кавалеріи. Степной генералъ-губернаторъ. †

6. ДЕДЮЛИНЪ, Владимиръ Александровичъ. Лекторъ Школы. Лб. Гв. Уланскаго Его Величества полка. Генеральнаго Штаба, генераль-адъютантъ, генераль-отъ-кавалеріи. Дворцовый комендантъ. †

7. КАРАНГОЗОВЪ, Константинъ Адамовичъ. Командиръ эскадрона. 44-го драгунскато Нижегородскаго Его Величества полка. Генералъ-лейтенантъ. Одесскій военный губернаторъ. Кавалеръ ордена св. Георгія. Убитъ революціонерами въ 1905 году. †

- 8. ЛОПУХИНЪ, Дмитрій Александровичъ. Адъютантъ Школы. 44-го драгунскаго Нижегородскаго Его Величества полка. Генеральнато Штаба генералъмаюръ. Командиръ Лб. Гв. Конногренадерскаго полка. Кавалеръ ордена св. Георгія. Убитъ въ кампаніи 1914 года. †
- ДИТЕРИХСЪ, Давыдъ Давыдовичъ. Офицеръ Школы. Ротмистръ Лб. Гв. Конногренадерскато полка. Свъжъній нътъ.
- КОВАКО, Юрій Александровичь. Офицеръ Школы. Штабсь-ротмистръ, Лб. Гв. Гродненскато гусарскаго полка. Свъдъній нътъ.
- 11. ПОНОМАРЕВЪ, Владимиръ Петровичъ. Офицеръ Школы. Штабсъ-ротмистръ 48-го драгунскаго Украинскато полка. Свъдъній нътъ.
- 12. ГИППІУСЪ, Борисъ Александровичъ. Офицеръ Школы. Штабсъ-ротмистръ Лб. Гв. Конногренадерскаго полка. Свъдъній нътъ.
  - 1. АВАЛОВЪ, кинзь. 15 др. Александр. п. Свъдъній нътъ.
  - 2. АЛЬБРЕХТЪ. Лб. Гв. Конн. п. Ротмистръ. Въ эмигр.
  - 3. АНДРЕЕВЪ, 30 др. Ингерманланд. п. Свъдъній нътъ.
  - 4. АНДРОНИКОВЪ, князь. Лб. Гв. Уланскаго Ея Величества п. Полк. Въ эмиграціи.
  - 5. БАБКИНЪ. Лб. Гв. Конногренадер. п. Свъдъній нътъ.
  - 6. БАРАТОВЪ, князь. Лб. Гв. Гродн. гус. п. Корнетъ. †
  - 7. БЕЗОБРАЗОВЪ. 27. др. Кіевскаго п. Въ эмиграціи.
  - 8. БЕХТЪЕВЪ. Свъдъній нътъ.
  - 9. БИСКУПСКІЙ. Лб. Гв. Коннаго п. Ген. Маіоръ. Кав. св. Георгія. Въ эмиграціи.
- 10. БЛАНКЪ. 3 др. Сумскаго полка. Свъдъній нътъ.
- 11. БОРИСЪ ВЛАДИМИРОВИЧЪ, великій князь. Лб. Гв. Гус. Его Велич. п. Въ эмитраціи.
- 12. БУЛАЦЕЛЬ. 30 др. Ингерман. п. Полков. Въ эмиграціи.
- 13. БУТУРЛИНЪ. Кавалерлард. Ея Вел. п. Въ эмиграціи.

- 14. БЪЛОГОРСКІЙ. 26. др. Бугскаго п. Поручикъ. Убитъ въ кампаніи 1904 г. †.
- 15. ВЕЛИГОНОВЪ. Лб. Гв. Драгунскаго п. Поручикъ. †
- 16. ВЕШНЯКОВЪ. Лб. Гв. Уланск. Ея Вел. п. Поруч. †.
- 17. ВОЛЫНСКІЙ. Лб. Гв. Кирасирскаго Его Величества п. Шт. ротмистръ. †.
- ВОЛЬСКІЙ. Лб. Гв. Кирасирск. Его Велич. п. Разстр. больш. въ 1918 г. †.
- 19. ГАТОВСКІЙ. Лб. Гв. Гродн. гус. п. Ген. Штаба. Полковникъ. Въ СССР.
- 20. ГЕССЪ де КАЛЬВЕ. 50 др. Иркутск. п. Земск. нач. †.
- 21. ГОЛУБОВЪ. 1 лб. др. Москов. п. Ротм. Сведен. нетъ.
- 22. ГОЛЪЕВСКІЙ. 36 др. Ахтырскаго п. Ген. Штаба Ген. Маіоръ. Въ эмиграціи.
- 23. ГРЕВСЪ. Лб. Гв. Гусар. Е. В. п. Ген. Маіоръ. Въ эмигр.
- 24. ГРУИЧЪ. Сербской королевск, конницы генералъ.
- ГРЮНВАЛЬДЪ. Лб. Гв. Конногренадерск. п. Корнетъ. Поконч. самоубійствомъ. †.
- 26. ГУДИМА. 32 др. Чугуевскаго п. †.
- 27. ГЮББЕНЕТЪ. 52 др. Нъжинскаго п. †.
- 28. ДАВЫДОВЪ. Лб. Гв. Уланск. Ея Вел. п. Въ эмиграціи.
- 29. ДАНИЛЕВСКІЙ. 30 др. Ингерман. п. Въ эмиграціи.
- ДЕМБИНСКІЙ-ПІОРО. 51 др. Черниговскаго п. Земскій начальникъ. Свъдьній нътъ.
- 31. ДЕМЬЯНОВИЧЪ. 9 др. Елисаветград. п. Въ эмиграціи.
- 32. ЕЛЕЦКІЙ, князь. Лб. Гв. Уланскаго Его Величества п. Полковникъ. Въ эмиграціи.
- 33. ЗАРУБАЕВЪ. 41 др. Ямбургскаго п. Корнетъ. †.
- 34. ЗАМАРАЕВЪ. Лб. Гв. Гродненск. гус. п. Ротмистръ. †.
- 35. ЗБЫШЕВСКІЙ. Лб. Гв. Кирасирскаго Ея Величества п. Ротм. Убитъ въ камп. 1915 г. †.
- 36. ЗУБАЛОВЪ. 26 др. Бугскаго п. Унт.-оф. Свед. нетъ.
- 37. ЗУБОВЪ. Лб. Гв. Кирас. Его Велич. п. Свъдън. нътъ.
- 38. ИВАНОВЪ. Колтежскій регистраторъ. Сведен. нетъ.
- 39. ИКСКЮЛЬ, баронъ. Лб. Гв. Кирас. Е. Вел. п. Полк. †.
- 40. ИЛОВАЙСКіЙ. Лб. Гв. Гродненскаго гус. п. Сконч. въ эмиграціи †.

- 41. ИЛЬЕНКО. Лб. Гв. Гродненскаго гус. п. Полж. Кав. св. Георгія. Погибъ въ СССР. †.
- 42. КАРЦОВЪ. Лб. Гв. Гродн. гус. п. Корнетъ. Поконч. самоубійствомъ. †.
- 43. КАШМЕНСКІЙ. Лб. Гв. Гродненскаго гус. п. Полковн. Сведеній неть.
- 44. КИРИКОВЪ. 3 др. Сумскаго п. Свъдъній нътъ.
- 45. КОЗЛОВСКІЙ. 50. др. Иркутск. п. Поручикъ. Убитъ въ кампаніи 1904 г. †.
- 46. КОЛОГРИВОВЪ. 50 др. Иркутскаго п. Корнетъ. Убитъ въ 1900 г. †.
- 47. КРАМАРЕВЪ. Лб. Гв. Конногрен. п. Полк. Въ эмигр.
- 48. КРИВЦОВЪ. Лб. Гв. Кирасир. Его Велич. п. Разстр. больш. въ 1918 г. †.
- 49. КУНИЦКІЙ. 37 др. Воен. Орд. п. Ген. польской службы въ отставкъ.
- ЛАЗАРЕВЪ. Лб. Гв. Гродн. гус. п. Полковн. Кав. св. Георгія. Въ СССР.
- 51. ЛЕВИЗЪ офъ МЕНАРЪ I. Лб. Гв. Кирасир. Его Вел. п. Въ эмиграция.
- 52. ЛЕВИЗЪ офъ МЕНАРЪ II. Лб. Гв. Кирасир. Его Вел. п. Погибъ въ СССР. †.
- 53. ЛИНДЕРЪ. Лб. Гв. Уланск. Ея Велич. п. Въ эмиграціи.
- 54. ЛУТОВИНОВЪ. Лб. Гв. Драгунскаго п. Новгор. губ. предв. двор. Свъдъній нътъ.
- 55. МЕНДЪ, баронъ. Лб. Гв. Конногренадер. п. Въ эмигр.
- 56. МОЛАСЪ. 39 др. Нарвскаго п. Поруч. Свъдън. нътъ.
- 57. МЯТЛЕВЪ. 19 др. Кинбурнск. п. Поручикъ. †.
- 58. НАСОНОВЪ. 19 др. Кинбурнскаго п. Въ эмиграціи.
- 59. НЕВЪРОВСКІЙ. 22 др. Астраханскаго п. Свъд. нътъ.
- 60. НЕТТЕЛЬГОРСТЪ, баронъ. Лб. Гв. Драгунскаго п. Полковникъ. Въ эмиграціи.
- 61 НОВОСИЛЬЦОВЪ. Лб. Гв. Коннаго п. Въ эмиграціи.
- 62. НОЛЬКЕНЪ, баронъ. Сведеній нетъ.
- 63. ОЗНОБИШИНЪ. 1 лб. др. Московскаго п. Свъд. нътъ.
- 64. ОФРОСИМОВЪ. 52 др. Нъжинскаго п. Земскій нач. Свёдёній шётъ.

